



## ЗАПОРОЖЬЕ

ВЪ ОСТАТКАХЪ СТАРИНЫ

H

ПРЕДАНІЯХЪ НАРОДА.

Съ 55-ю рисунками и 7-ю планами.

Часть І.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе Л. Ф. ПАНТЕЛЪЕВА. 1888,

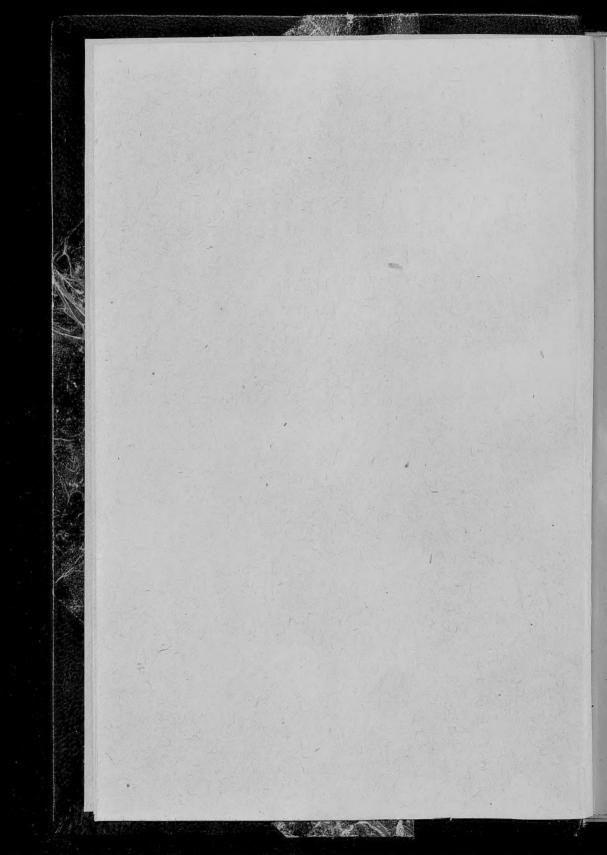

Д. И. Эварницкій.

# ЗАПОРОЖЬЕ

ВЪ ОСТАТКАХЪ СТАРИНЫ

9 (4 1.71)

И

ПРЕДАНІЯХЪ НАРОДА.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе Л. Ф. ПАНТЕЛБЕВА. 1888.



Типографія Н. А. Лебедева, Невскій просп., д. № 8.

#### замъченныя опечатки:

#### Часть первая.

| Стран          | . CTPONA.    | Напечатано.      | Слыдуетъ.       |
|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 13             | 3 сверху     | дъдушки          | дътушки         |
| 22             | 11 сверху    | пырмити          | примины         |
| 22             | 12 сверху    | вучалля          | вугалля         |
| 23             | 6 сверху     | Лихолита         | Лихолата        |
| 24             | 18 сверху    | части            | чаши            |
| 47             | 9 сверху     | батька           | батько          |
| 54             | 17 сверху    | Половица         | Половицы        |
| 74             | 6 сверху     | етану            | степу           |
| 74             | 8 снизу      | мили             | мени            |
| 75             | 13 снизу     | аасокою          | пасокою         |
| 76             | 15 снизу     | снысивъ          | списивъ         |
| 77             | во 2 примвч. | Sumaris          | Samaris         |
|                |              | flumne           | flumine         |
| 78             | 6 снизу      | янъ              | якъ             |
| 86             | 6 сверху     | паце             | пана            |
| 104            | 7 снизу      | не               | же              |
| 110            | 11 сверху    | скажитъ          | скажемъ         |
| 141            | 4 снизу      | дружился         | одружился       |
| 153            | 10 снизу     | звучай           | звычай          |
| 158            | 11 сверху    | у порогивъ       | у поригъ        |
| 178            | 11 снизу     | миягки           | мнягки          |
| 192 примъчаніе |              | Большой Дубровый | Большой Дубовый |
| 202            | 9 снизу      | келикиі          | великиі         |
| 247            | 13 снизу     | Демкъ            | Дешкѣ           |
| 256            | 3 сверху     | нигульской       | пысульской      |
|                |              |                  |                 |

#### Часть вторая.

| 11  | 3 сни    | 3 <b>y</b> | го                    | ero              |
|-----|----------|------------|-----------------------|------------------|
| 11  | 2 сни    | зу         | еогнемъ               | огнемъ           |
| 13  | 2 свет   | OXY        | назустригъ            | назустричъ       |
| 30  | 5 сниз   | зу         | богоязьній            | богобоязькій     |
| 31  | 9 сниз   | зу         | продижки              | крадижки         |
| 38  | въ примъ | чанін      | Бурцъ                 | Буцкъ            |
| 40  | 16 сниз  | By         | ce                    | села             |
| 62  | 12 свет  | OXY        | Чортомлыкъ            | Чортомлыкъ       |
| 98  | 1 свет   | OXV        | засяяли воны видъ ихъ | засяяли видъ ихъ |
| 112 | 7 свет   | ОХУ        | Разровкой             | Разоровкой       |
| 142 | 2 сниз   |            | мидостню              | милостию         |
|     |          |            | людьи                 | людии            |
| 143 | 10 свет  | OXV        | кучуры                | кучугуры         |
| 205 | 14 сва   |            | разноообразная        | разнообразія     |
| 219 | 7 сни    |            | взбрилось             | взобралось       |
| 221 | 19 свеј  |            | голотолька            | голотонька       |
|     |          |            |                       |                  |

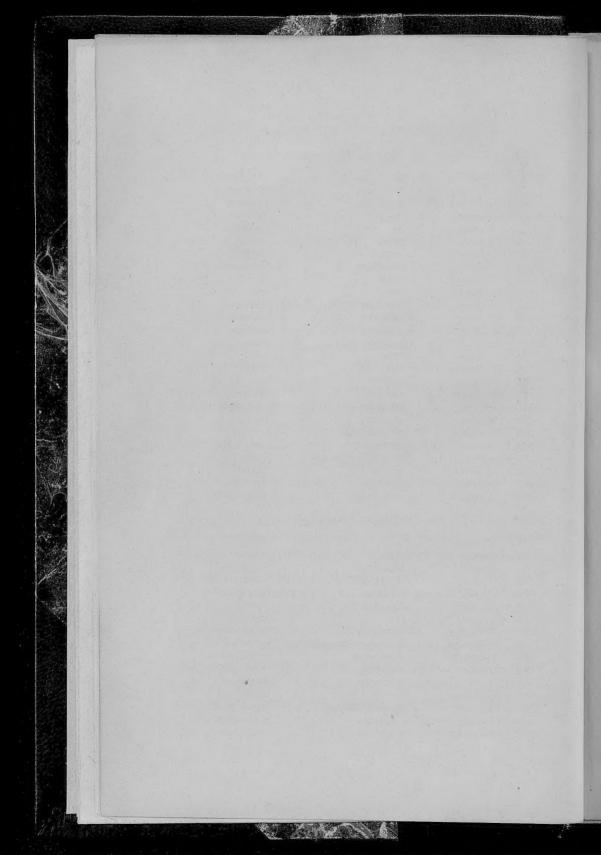

### Предисловіе.

Настоящій трудь — результать осьмил втнихъ пофадокъ по бывшимъ владъніямъ запорожскихъ козаковъ. Собранныя въ немъ свъдѣнія носять характеръ историческихъ, археологическихъ и топографическихъ данныхъ о Запорожь вообще. Читатель не найдеть зд всь полной, систематически изложенной исторіи запороженихъ козаковъ. а лишь отдельные эпизоды и краткіе намеки на цільную исторію; обстоятельная и фактическая исторія сичевыхъ козаковъ изложена въ извъстномъ ученому міру трудь А. А. Скальковскаго "Исторія Новой Сѣчи". Въ настоящемъ же трудѣ представлена, хоти также въ неполномъ видъ, лишь исторія каждой изъ осьми Сичей: Хортицкой. Базавлуцкой, Томаковской, Никитинской, Чортомлыцкой, Каменской, Алешковской и Пидпильненской или Новой, последовательно бывшихъ центрами политической жизни запорожскихъ козаковъ. Изследование этихъ Сичей собственно и положено въ основание выпускаемаго сочиненія. Данныя археологическія, историческія и топографическія пополнены въ немъ въ большей степени народными преданіями п въ менъе значительной степени пъснями и архивными актами, записанными и добытыми лично авторомъ во время продолжительныхъ поъздокъ его по новороссійскому краю. Считая неудобнымъ вводить въ настоящее сочинение особенно большое количество пѣсенъ и актовъ. авторъ нашелъ болѣе цѣлесообразнымъ напечатать последніе отдельными изданіями, -- песни въ количествъ тысячи и акты въ количествъ семидесяти нумеровъ, еще никъмъ необнародованныхъ. Имъя въ виду не только интересъ спеціалистовъдъла, но и интересъ вообще читающей публики и желая сдфлать книгу возможно наглядною, авторъ счелъ необходимымъ приложить къ ней пятьдесять-пять картинъ, семь плановъ Сичей съ обозначениемъ на нихъ уцълъвшихъ до нашего времени кръпостей и одного общаго плана запорожскихъ влаленій. Изланіе съ такимъ количествомъ иллюстрацій повлекло за собой не мало расходовъ, и если оно явилось въ нѣсколько болѣе, чёмъ обыкновенномъ виде, то авторъ обязанъ этимъ просвъщенному содъйствію извъстнаго южно-русскаго собирателя древностей, Василія Васильевича Тарновскаго, которому и приносить свою живѣйшую и искреннѣйшую благодарность. Съ этимъ вмѣстѣ авторъ не можетъ не выразить полной признательности глубокоуважаемому Ильѣ Ефимовичу Рѣпину, доставившему для настоящаго сочиненія нѣсколько рисунковъ изъ собственной коллекціи и неотказавшему въ добрыхъ совѣтахъ при выборѣ ихъ для изданія.





Ч. П. Рис. 25.

Памятникъ кошеваго И. Д. Сирка. Съ фотографіи рисунокъ А. Г. Сластёна.



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Учитеся, браты мон, учитесь, читайте, И чужому научайтесь, й свого не цурайтесь: Бо хто матярь забувае, того Богь карае, Чужи люди цураютця, въ хату не пускають.

Т. Шевченко.

Кто не слыхаль въ дётстве, въ юношестве или въ эреломъ возрастъ о запорожскихъ козакахъ и ихъ славной Сичи? Кого изъ русскихъ, малороссійскихъ, польскихъ историковъ или вообще изъ писателей они не привлекали оригинальностью своей жизни, смълостью своихъ подвиговъ и потомъ исчальною кончиною своей исторической жизни? А между тъмъ происхожденіе ихъ составляло, да и теперь для многихъ составляеть загадку, ведущую къ различнымъ умозаключеніямъ. Откуда-же пошло слово «козакъ» и что этимъ словомъ обозначалось? На этотъ вопросъ мы имћемъ цѣлую массу отвѣтовъ, въ которыхъ, точно въ дабиринтъ, можетъ потеряться не только неспеціалисть исторіи, а даже и тоть, кто посвятиль себя изучению прошлыхъ временъ человъчества. Производили слово «козакъ» отъ «косы», намекая на козацкую остроту и отвагу, косившую все на своемъ пути, или же указывая на то, что козаки жили на «косахъ» рѣкъ, добывая тамъ для пропитанія себъ рыбу 1). Сбликали слово «козакъ» со словомъ «коза» или нотому, что козаки одбвались въ козлиныя шкуры, или

<sup>1)</sup> Мивніе Мышецкаго.

Запорожье.

потому, что они были легки на войнъ какъ козы 1). Объясняли слово «козакъ» «козерогомъ» — небеснымъ зодіакомъ, «потому что козаки ходять съ рогами, въкоторыхъ насынанъ порохъ и, какъ на высокомъ небѣ поднимается козерогъ, такъ козаки, проходя поля и море, поднимаются на етёны и валы бусурманъ и насынаютъ изъ своихъ роговъ порохъ въ самопалы, изъ которыхъ стръляють въ непріятеля» 2). Производили слово «козакъ» отъ «каспіумъ» и «сацы» (каспіумъ. сацы или саги), какимъ именемъ у Илинія называлось одно изъ племенъ скиоскаго народа. Отождествляли козаковъ съ подовцами, печенъгами, торками или черными клобуками <sup>3</sup>). Думали, что козаки суть тъ-же козары, поселившиеся сперва на Дивирв и оттуда распространившиеся уже по сосъднимъ съ нимъ станямъ 4). Видъли въ козакахъ древнихъ черкесовъ или косоговъ, вышедшихъ будто-бы изъ Гирканіи (на Кавказъ), поселившихся близь Дивира и получившихъ свое название или прямо отъ слова «кособъ» или же отъ слова «козелъ», такъ какъ самая Гирканія происходить отъ латинскаго слова «hircus». что значить козель 5). Считали козаковъ остатками велико-княжеской дружины, уцёлёвшей еще въ ІХ или Х вёкахъ въ южно-русскомъ поднёнровьё 6), остатками древне-славянскихъ общинъ 7), сбродомъ всякихъ проходимцевъ 8), сословіемъ туземнаго южно-русскаго населенія, занимавшагося то разными промыслами, то войной 9).

<sup>1)</sup> Мивніе Пясецкаго и Каховскаго.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Мићніе Галятовскаго. См. у Костомарова: Русская исторія въ жизнеопис. Спб., II, 375.

 <sup>3)</sup> Мићије Миллера, Броневскаго, Самчевскаго, Карамзина и Соловьева.

<sup>4)</sup> Мивніе Ригельмана и Грабянки.

<sup>5)</sup> Мићніе Татипцева и Симоновскаго.

<sup>6)</sup> Мићніе Тумасова и Карпова.

<sup>7)</sup> Митиіе Дашкевича.

<sup>8)</sup> Мивніе Соловьева и Полеваго.

<sup>°)</sup> Мићије Боллана, Мартина Бћльскаго, Самоила Величка и И. И. Костомарова.

Кому-же изъ этихъ мивній нало вврить предпочтительно? Ибкоторымъ совеймъ нельзя, ибкоторымъ только отчасти. Тф. которыя основаны на чисто случайномъ сходствъ словъ («коса, коза и козакъ»), тъ представляють изъ себя только образны филологическихъ курьезовъ, не больше. Тъ, которыя допускаютъ связь между разными кочевыми народами и козаками («козары, косоги, каспо-сацы, печенёги, половцы, торки, клобуки и козаки»), или устанавливають связь между древне-славянскими дружинами и общинами, малов фолтны потому, что безъ всякаго историческаго основанія связывають козаковь сь тавими народами или сословіями, которые за цільня стольтія до появленія козаковъ повымирали, сощли со сцены или же окрасились въ иной колоритъ. Остальныя мивнія или совскиъ не дають представленія о постепенномъ развитін козачества («козаки» — «сбродъ»), или же объясняютъ его появление одностороние («козаки-промышленники»).

Слово «козакъ» не русскаго происхожденія. Пересматривая всѣ сииски нашихъ лѣтописей въ до-татарскій періодъ, мы нигдѣ не встрѣчаемъ этого слова въ обращеніи. Впервые это слово появляется на страницахъ русскихъ лѣтописей вмѣстѣ съ появленіемъ въ нашу землю татаръ. Кажется, что оно сперва произносилось «койсакъ» и пріобрѣло нѣкоторую извѣстностъ со времени Батыя, у котораго «койсаки» производили перепись русскаго народа, съ цѣлью болѣе или менѣе правильнаго собиранія съ него дани 1). Значительно позже, польскіе писатели знаютъ уже цѣлую орду татарскихъ козаковъ. Орда козацкая пе признавала надъ собой никакой власти, кочевала тамъ, гдѣ находила удобнымъ и считалась между татарами самой отважной 2). Въ 1492 году крымскій ханъ Менгли-Гпрей увѣдомяльть московскаго князя Пвана III, что войско, возвращавшееся

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) У Герберштейна упоминается о целой орда кайсацкой. Записки о Московін. Спб., 1866, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Кулинтъ. Польская колонизація -огюзан. Руси. «Вѣсти. Евр.», 1874, III. 16.

изъ похода подъ Кіевъ, встрътилось съ «ордынскими» козаками и было ими ограблено. Въ это время особенную изв'єстность пріобръли азовскіе козаки. «Поле нечисто отъ азовскихъ козакъ», писалось часто Пвану III-му. Велъдъ за ними становятся извъстными переконскіе козаки (1510 г.), витсть съ ними (1510 г.) бълогородские (на Дивстрв), потомъ крымские. Въ Крыму всв сословія татаръ ділились на князей, уланъ и козаковъ. Князья принадлежали къ верхнему слою, улане-къ среднему, владъвшему поземельной собственностию и выходившему, въ случав надобности, на войну, козаки-къ низшему, неимъвшему поземельной собственности, по зато постоянно воевавшему и отъ этого получавшему добычу. Скоро явленіе татарскаго козачества отразилось и на русской почвъ. Изъ русскихъ козаковъ лётопись знаетъ первыхъ рязанскихъ, (1444 года), которые добровольно отправлялись на южныя окраины тогдашней Россіи и составляли изъ себя родъ пограничной стражи. Вслъдъ за рязанскими появляются мещерскіе козаки (1498 г.), потомъ торопецкіе (1530 г.), жившіе въ тогдашней смоленской области и занимавшіеся тамъ земледівліемъ; за торопецкими идуть путивльскіе. Въ 1564 году въ московскомъ государствъ являются волостные и деревенскіе козаки, которые отличаются отъ остального населенія крестьянь тімь, что не платять податей, живуть вь отъёздё и занимаются продажей соли. Въ 1582 году являются козаки на Волгъ, — это вольные работники, а вслёдъ за ними-козаки, въ смыслё военнаго сословія, служившіе въ разныхъ м'єстахъ приводжекаго края. Такимъ образомъ, перешедъ изъ татарской почвы на ночву великороссійскую, слово козакъ раздвоилось въ своемъ понятіи: козаки-хатьбопашцы, промышленники или вольные работники, и козаки-военные или, какъ тогда говорили, служилые люди.

Въ такомъ-же двоякомъ смыслѣ перешло это татарское слово «козакъ» и въ южиую Русь. Здѣсь, прежде всего въ Червониой Руси, въ 1491 году, подъ именемъ козаковъ разумѣлись крестьяне.

возставние въ 1491 году за свободу своихъ правъ, попранныхъ приностничествомъ. Вслидъ за этимъ, въ 1499 году, становятся извъстными дивировскіе козаки-промышленники, занимавшіеся ловлею рыбы «на низу» и привозившіе ее для продажи въ Кіевъ. Въ 1501 году въ Литвъ упоминаются козаки въ смыслъ пррегулярнаго войска. Съ 1503 года идетъ рядъ козаковъпограничниковъ, организованныхъ по мысли польскаго правительства, для защиты границъ Иольши отъ набъговъ татаръ, и руководимыхъ такъ-называемыми старостами, т. е. намъстниками разныхъ южно-русскихъ городовъ. Эти козаки часто носятъ названіе по тімь старостамь, князьямь или воеводамь, у которыхъ они находятся въ подчинении. «Козаки-князь-Дмитрія, козаки-князь-Вишневецкаго» и др. Спустя семь льтъ являются извъстія и о вольныхъ, независимыхъ ни отъ кого, козакахъ, Съ конца первой половины ХУІ въка уже можно себъ составить и точное понятіе о томъ, что такое южнорусскіе козаки. Изъ «Описанія замковъ украниныхъ» (1545 и 1559 годовъ) вилно, что козаки составляють совершенно отдёльное сословіе отъ шляхтичей, міщань, посполитыхь и хлоповь. Они живуть въ городахъ или селахъ, занимаются разными промыслами и составляють общины для постоянной обороны противъ татаръ. Такъ это было въ воеводствахъ: каневскомъ, брандавскомъ, черкасскомъ и др. Это и есть уже такъ-называемое малороссійское, городовое или черкасское козачество. Съ теченіемъ времени, частио нодъ вліяніемъ постоянныхъ войнъ съ татарами и турками. частію вследствіе давленія со стороны польско-литовскаго правительства, особенно послѣ такъ-называемой религіозной или люблинской унін, бывшей въ 1569 году, малороссійское козачество до того усиливается, что польское правительство находить нужнымь сократить его число и урегулировать. Является на польскомъ престоль князь-политикъ. Стефанъ Баторій (1574—1587). Для ограниченія числа козаковъ опъ придумываетъ ресстръ или синсокъ. Только внесенные въ этотъ списокъ, числомъ 6000 человакъ, признаются легально козаками; они раздалнотся на

полки, сотни, курени, околицы, управляются гетманомъ <sup>1</sup>), есауломъ, судьей, писаремъ; они получаютъ жалованье, провизію, порохъ, сукно и пр. Остальная масса козаковъ, числомъ около 34000, должна была составить посполитыхъ козаковъ и отчислялась къ крѣпостному сословію.

Но, какъ и следовало ожидать, эта мера не привела къ желаннымъ результатамъ: она раздражила невнесенныхъ въ реестръ козаковъ, произвела множество войнъ на территоріи польско-русскихъ земель и нотомъ заставила непризнанную закономъ массу искать себт новыхъ мъстъ, ниже польской Украйны, за порогами Дивира, на Иизу, гдв «была воля вольная, приволье раздольное». На Низу, то тамъ то сямъ, группами или спорадически, сидвли уже скотари, бродили рыболовы, звъроловы. овчары, коневоды. Это было около 1530 года; а въ началъ второй половины XVI въка здъсь устроено было уже и временное украпленіе, на знаменитомъ острова Хортица, знаменитымъ княземъ Димитріемъ Вишневецкимъ. Сюда-то и хлынули нереестровые козаки старой Малороссін. Въ 1568 году съ ними уже считается польское правительство, которому не правятся эти побыли и которое приказываеть бытлейами возвратиться назады въ воеводства и замки. Новыя мъста козаковъ мало-по-малу усванвають название Запорожья, мало-по-малу въ нихъ заводятся разные порядки, устанавливаются разныя традиціи. Далекое разстояние отъ родины, близость страшныхъ враговъ, нустынность самой м'єстности не позволяють выходцамъ брать съ собой ни жень, ни детей, требують отъ шихъ жизии одиночной, холостой, подвижной. На новыхъ мъстахъ возникаетъ столица козачества, Сича, въ которой устранвается 38 куреней <sup>2</sup>), въ последствии времени 8 палановъ, т. е. военныхъ округовъ

<sup>1)</sup> Это слово один производять отъ собственнаго имени литовскаго князя Гедиминъ; Гедиминъ, Гедиманъ, Гедиманъ, Гетманъ, а другіе отъ итмецкаго Нацтанъ—капитанъ.

<sup>2)</sup> Отъ слова «курить», т. е. дымить. Когда затонять курени, то изъ нихъ поднималось «курево»—дымъ.

нян уёздовъ <sup>1</sup>), четыре но лёвую сторону Днёпра, четыре— по правую, нёсколько тысячъ зимовниковъ <sup>2</sup>). Такъ просуществовало Запорожье почти 250 лётъ. Первымъ его кошевымъ, сколько извёстно изъ самыхъ раннихъ памятниковъ, былъ Богданъ Микошинскій, послёднимъ—Петръ Калнишевскій <sup>3</sup>).

Въ настоящее время на мъстъ навшаго Запорожья возникли дв'в туберини, екатеринославская и значительная часть херсонской, кром'в трехъ ем убздовъ: ананьевскаго, тираспольскаго и одесскаго, находящихся отъ праваго берега ръки Буга къ югу и составлявшихъ ибкогда земли турецкой имперіи. Теперь здісь много новыхъ городовъ, еще больше того селъ, деревень, колоній, въ которыхъ живуть но препмуществу пришлые люди, не им'вющіе инчего общаго, кром'в разв'в языка да в'вры, съ прежними обитателями, запорожскими козаками. Есть даже много и такихъ, у которыхъ и языкъ, и въра нисколько несхожи съ языкомъ и вёрою запорожцевъ. Среди такого населенія трудно некать вещественныхъ остатковъ запорожской культуры, и если они находятся, то въ очень незначительномъ количествъ, только въ видъ намековъ или отрывковъ на что-то цъльное. Оттого всякое воспоминаніе о запорожнахъ драгоційню для тіххъ, кто такъ или иначе интересуется прошлой судьбой нашего отечества вообще и нашего юга въ частности. Изследователю Запорожья приходится прежде всего заглядывать въ монастыри, церкви, архивы, потомъ знакомиться съ дъдами, прибъгать къ раскоикамъ, записывать ивсии, преданія, собирать древности, изучать мъстности, разбирать намогильныя надписи, осматривать пещеры и т. п. Только такимъ путемъ и возможно, до извъстной степени, воскресить жизнь давно уже сошедшихъ въ могилу, но въ намяти народной еще и теперь неумершихъ, запорожскихъ козаковъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Протовчанская, орельская, самарская, калміусская, кодацкая, бугогардовская, ингульская, иначе перевизская, и прогнопиская.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Отъ 1736—1740 ихъ было 4000.

 <sup>3)</sup> О происхожденій козачества см. «Петорію малорос, козачества» (декцій) В. Б. Антоновича.

Если перебраться изъ г. Кременчуга, полтавской губерніц. черезъ Дибпръ, въ посадъ Крюковъ, и оттуда повернуть вабво. по-надъ Дивпромъ, то первое село, стоящее на мъстъ запорожскихъ владіній, будеть Каменно-Потоцкое херсонской губернін, александрійскаго убзда. Село Каменно-Потонкое, расположено амфитеатромъ по правому каменистому берегу Дивира, на восемь верстъ ниже г. Кременчуга и на четыре версты выше границы екатеринославской губерніи. Такимъ образомъ, близь Каменно-Потоцкаго сходятся три губернін: полтавская, восточнымъ концомъ, всего три версты отъ посада Крюкова до села; херсонская, сфвернымъ угломъ, всего восемь верстъ ширины, и екатеринославская, западнымъ концомъ, не доходя четыре версты до села. Населеніе Каменно-Потоцкаго началось уже съ конца XVII вѣка: сюда шли крестьяне и козаки изъ разныхъ сель полтавской губерніп, преимущественно-же изъ сосъдняго мъстечка Потокъ, отчего село получило прибавку къ народному пазванію Каменки, названіе Потоцкаго, въ отличіе отъ села Каменки-Красной. Съ 1741 года оно уже вощло въ составъ миргородскаго полка, потоцкой сотии, по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны. Первая церковь, въ честь Преображенія Господня, деревянная, съ отдільной колокольней, заложена была въ Каменно-Потоцкомъ уже въ 1752 году 1) и находилась въ томъ мъстъ, гдъ теперь огородъ кр. Носача. На цинковой доскъ, недавно найденной мъстнымъ священникомъ о. Петромъ Левицкимъ, на мъстъ старой церкви, выръзана слъдующая надпись: «Во имя отца и сына и святаго духа основася сія церковь въ сель Каменкъ Преображенія Господня при державѣ великія Государыни нашея Императрицы Елизаветы Петровны самодержицы всероссійскія при наслідникі ея внукі Петра Перваго, благовърномъ государъ великомъ князъ Петръ Өеодоровичт и при супругт его благовтрной государынт вели-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Въ «Матеріалахъ» Г. Ф. Миллера говорится, что первая церковь существовала здъсь уже между 1740 и 1745 годами. Москва, 1848 г., стр. 76.

кой княгинъ Екатеринъ Алексіевиъ благословеніемъ же преосвищеннъйшаго Тимовея щербацкаго Архіепископа митрополита кіевскаго 1752 годъ Пюня 11 въ селъ Каменкъ». Устроенная церковь существовала однако недолго: въ 1792 году она сгоръла вмъстъ съ сохранявшимися въ ней документами, послъ чего построена была новая, также деревянная.

Послъ паденія Запорожья, до 1838 года, село Каменно-Потоцкое считалось въ предълахъ екатеринославской губерніи, а послѣ этого отошло къ херсонской. Уже съ самаго начала его существованія къ нему приписана была сосъдния деревня Тронцкое, по народному Чикаливка, екатеринославской губернін, верхне-дибировскаго убзда, бывшее имбніе Я. Г. Данильченка, теперь инженеръ-технолога, Н. В. Чериковского. Изъ вещей, сохранившихся въ теперешней церкви и перешедшихъ сюда изъ старой, достойно вниманія лишь одно евангеліе кіевской печати 1733 года, съ надписью по листамъ внизу. «Во мя (имя) отца и сина і святаго Духа амин (:) я рабъ Бжи (божій) леско цлаксъй и женою своею агрипиною отмънилъ Сие Евангелие за отпущение гръховъ своихъ, До церкви Божией преображения Господня на каменку до медведовки жеби (дабы) его не отдадивъ нъкто (никто) отъ церкви кромъ снова (?) божей руини (,) то повиненъ мой брать савка взяти и отдати до иной церкви жеби отправа били божия (.) Сие дъялося при ктиторъ Зъновию Дъхтяренку федору величку яску шаношнику герасиму роенку н всему братству року 1744 мъсяца февраля 9 а хто би моглъ его отдёлитии по своей хоти (хотьнію) або продати таковій да будеть проклять анавема і будеть судится со мною въ судний день (.) Дано за спе Евангеліе рублей сёмь ровно.

Противъ села Каменно-Потоцкаго стоитъ среди Дивира одинъ островъ Дурной-Кутъ, около версты длины, наносной несчаной формаціи, покрытый лозой, и за островомъ пять заборъ: Горильчанская, Каменская, Кресты у праваго берега, Черная и Ревучая. Противъ третьей заборы, на правомъ берегу Дивира, на одномъ изъ дикихъ камией выбита буква М и около нея

подобіє какихъ-то словъ, сдѣланныхъ не то самой природой, не то рукой человѣка.

Но веймъ селамъ, отъ Кременчуга и далеко винзъ по-надъ правымъ берегомъ Дибира, въ намяти старожиловъ сохранилось много разсказовъ о нутешествін императрицы Екатерины ІІ. Это было въ 1787 году, когда Екатерина, въ сопровождении австрійскаго императора Іосифа II, прівхавшаго въ Россію подъ именемъ графа Фалькенштейна, польскаго короля Станислава Понятовскаго, принца нассаускаго Де-Линя, французскаго посланинка графа Сегюра, англійскаго посланника Фрицъ-Герберта, русскаго князя Г. А. Потемкина и многихъ вельможъ, путеществовала по новороссійскимъ степямъ въ Крымъ. Съ 30 января 1787 г., императрица, прогостивъ въ Кіевъ, въ апръль мъсяцъ 22 числа отправилась внизъ по Дивиру на восьмидесяти галерахъ, нарочно для того приготовленныхъ, разукрашенныхъ амурами, флагами, спабженныхъ музыкантами, ибвцами и вмъщавшими въ себъ, кромъ отборной и блестящей свиты, больше трехсотъ человъкъ прислуги. Спустившись ниже Кіева, императрица едълала остановку сперва въ Каневъ, гдъ съ ней свидълся польскій король Станиславъ Понятовскій, потомъ 30 апрёля въ Кременчугъ. Отсюда она шла по Дибиру до помъстья полковника Якова Шошина, Шошиновки, на правомъ берегу, сопровождаемая огромною массою народа, ожидавшею отъ нея большой и богатой милости.

На четыре версты ниже села Каменно-Потоцкаго стоить деревня Троицкое, въ народъ извъстная подъ именемъ Чекаливки, противъ заборы Радуты въ Диъпръ, а за нимъ на восемь верстъ ниже—село Успенскъ, по народному Илахтивка. Село Илахтивка стоитъ на ръчкъ Прогнов и основано, по преданію, какимъ-то запорожцемъ Головкомъ, жившимъ еще въ концъ XVII въка и занимавшимся ткацкимъ ремесломъ, по преимуществу приготовленіемъ плахтъ. Въ 1740 году Илахтивка считается уже довольно значительной деревней, а въ 1744 году здъсь устраивается и первая церковь, во ими Успенія

Богоматери. Спустя восемь явть, Плахтінвка отошла въ ввдвиіе желтаго гусарскаго полка, состоявшаго изъ сербовъ и румынъ, вышедшихъ въ Россію въ царствованіе императрицы Елизаветы Истровны и получившихъ въ собственность свверо-западныя окраины запорожскихъ степей. Въ это время село было нерегименовано изъ Илахтінвки въ Зимунъ или Земунь и вошло въ пятый шанецъ, иятую роту желтаго гусарскаго нолка.

Въ 1775 году въ с. Идахтінькъ сгоръда старая церковь и черезъ годъ на мъстъ ея устроена была новая. Спустя нъкоторое время послъ этого, жители, оказавшіе въ чемъ-то неповиновеніе военному начальству, переселены были въ Бессарабскую область, а на мъсто ихъ вызваны были поселенцы изъ сосъднихъ селъ тенерешней херсопской губерпін: Гришевскаго, Колонтаєва, Стецовки, Вершеца и Моржановки. Тогда село вновь переименовано было изъ Зимуня въ Успенскъ, по имени храма Успенія Богоматери.

Изъ древнихъ вещей, сохранившихся въ тенеренией церкви села Илахтінвки, достойны винманія лишь слѣдующія: исалтирь кіевской нечати 1708 года съ надинсью по листамъ: «Сія исалтырь одана Никифоромъ Демурею Успенія богоматери 1708»: евангеліе кіевской нечати 1733 года съ надинсью по листамъ:

Коболяцкій Протоновъ Симеіонъ Андреевъ Книръ сію святос евангеліе по указу до церкви успенской Плехтѣевской которую купилъ житель Плехтѣевскій Өеодоръ Свистунъ за свои собственніе денги семь рублей Року 1746 мѣсяца Априля»; тріодь кіевской печати 1761 года: «Сія книга именуемая тріодь постная отмѣненна рабомъ божінмъ проживающимъ въ шанцѣ плехтѣевскомъ Григоріемъ Наумовичемъ во отпущеніе грѣховъ его въ церковь святоуспенскую Плехтѣевскую за цену пять рублевъ (.) Ваписалъ той успенской церкви священникъ Василій Яблуновскій». Кромѣ этихъ трехъ книгъ есть еще служебникъ кіевской нечати 1768 года и два запорожскихъ пояса, сдѣланныхъ изъ краснаго персидскаго сырцу шелковой матеріи, одинъ длины семь съ половиной аршинъ, другой—шесть аршинъ, съ позоло-

ченными концами съ объихъ сторонъ. По разсказамъ старожидовъ, близь Илахтіцвки одно время очень долго жили турки и туть, въ трехъ верстахъ отъ села, прямо на югъ отъ теперешней волости, у нихъ стояда мечеть, сдъданная изъ камня. Она построена была на песчаномъ высокомъ горбу, около нея повыкопаны были ямы, наполненныя гречой и просомъ. Теперь крестьяне «выдунали» ее. Возможно, что это относится къ 1711 году, когда значительная часть запорожскихъ земель, по прутскому миру Россін съ Турціей, отошли къ туркамъ и татарамъ. По разсказамъ тъхъ же старожиловъ, близь Илахтивки въ старину росли большіе лёса: по балкт Омельницкой — дубовый лъсъ, срубленный лътъ интъдеситъ тому назадъ; по Бутивскому урочищу, близь д. Троицкой, но ярамъ близь села Каменно-Потоцкаго, около 500 десятинъ, также дубовый, по берегу Дифира, по плавнямъ рфкъ и, наконецъ, по степи владфлына Я. Г. Данильченка-около 50 десятинъ. Теперь отъ нихъ ни щенки, ни иня, ни палочки не осталось: все повырубили и поизводили.

Противъ села Плахтінвки, среди Дивпра, протянулись, одинъ за другимъ, илть большихъ острововъ: Байдакъ, разделяющійся на собственно Байдакъ и Насыпь, оба длины до шести верстъ, нокрыты мелкими кустарниками и травой; островъ Хвостиковъ, сто восемьдесятъ четыре десятины величины, былъ покрытъ громадиымъ осокоровымъ и вербовымъ лѣсомъ, теперь считается спорнымъ между крестьянами Илахтінвки и Келеберды; островъ Пукалый, длины около версты, расположенный близь праваго берега Дивпра; островъ Домашка, среди Дивпра, и островъ Бешка, до двухъ верстъ длины.

Въ селъ Плахтінвкъ есть древній старикъ, Яковъ Литвиновъ, который любить въ часы досуга кое-что поразсказать о запорожскихъ козакахъ; ему 108 лъть отъ роду.

- Диду, скилько вамъ годъ?
- Сто висимъ, серце.
- А бачили вы царыцю?

- Бачивъ, серце; вона якъ ихала по Днипру, то приставала у насъ у Илахтінвци. Оце де кучка народу, то вона поверне баркасыкъ тай каже:—«Здрастуйте, дъдушки!»—«Здравія желаемъ, Ваше Императорське Велычество»!.. А дитямъ усе кидала гроши: кине жменю тай дивитця; то диты якъ почнуть хапаты, а вона сметця; мини тоди було висимъ годъ.
  - А що жъ вы объ запорожцяхъ що небудь знаете?
- Знати не знаю, а чути чувъ, бо я не съ цихъ мистъ. я захожій.
  - Що жъ вы чули?
- Чувъ, що то наролъ бувъ выхватный; на всяки дила способный; инчи таки були, що й грамоти не вчилысь, а читати такъ добре читали, що и вченый такъ не прочита. Разъ одного запорожця пытають: — «якъ ты навчивсь грамоти?» — «А якъ? Спавъ я въ хати, стало мини душно; я пишовъ пидъ стижокъ тай лежу, а туть летить итычка; якъ клюкне мене по лобови, а кровъ и побигла. И ставъ я усе знати, и книги читати... А сыла яки у ихъ була? Хочъ у старого, хочъ и у малого! Иде разъ кошовый, ажъ дывытця, дытына симъ годъ загляда на дзвиньцю. — «Чого ты, мале, заглядаешь на дзвиньцю? » — А я туды знисъ ломову пушку.—«Ты?»—Я.—«А пиды назадъ знеси!» Воно пишло тай знесло. Отъ яки тоди люди були! Теперь хочъ десятеро коней запряжи, то не знесуть. А про старыхъ запорожцивъ, то вже й казати ничого. Вони оце було якъ говіють, то пипь и приказуе имъ:-«паны молодци, котори изъ васъ иміють велику силу, то втягайте въ себе»... А то якъ дохие, то инпъ съ причастіемъ упаде. Сыла страшенна була!
  - Прямо, що страшенна! А якъ вони воювались?
- А отъ якъ. Стануть було отутъ на Орловій бальци, а противъ нихъ двадцять повкивъ выйдуть. Такъ новки сами себъ порижуть, кровь тектиме по черево конямъ, а запорожцямъ и бай—дужѐ: стоять та сміютця; одниъ тилько васюринській козакъ и не сміетця: той заряде пистоль губкою тай стриля... А це все видъ того, що воны знаючій народъ були:

на своїй земли ихъ пихто не митъ узяти. Такъ вони якъ куды ихати, то заразь земли пидъ устильку накладуть, у шапки понасыпають тай йдуть. — «Хто чоботи скыне, то й смерть; а хто шапку зниме, тому голову знимуть». Такъ и йдуть соби. Доидуть у городъ якій, пьють, гуляють, музыки водять, танцюють, а якъ свитъ, посидають на коній тай поихали. И вси чують, якъ вони й балакають, якъ и кони у ихъ хронуть, а ихъ небачуть. Разъ були вони у Иетенбурси, зайшли у дворець, имъ стула подають, а вони посидали на землю тай сплять. Ириходе до ихъ Катериничъ 1). Дивитця, що вони сидять на земли и давай зъ нихъ сміятьця. Нотимъ пиднявъ руку надъ однимъ запорожцемъ тай цилится его вдарити. — Рубай, рубай, каже, коли пиднявъ! » Такъ де тоби рубати: якъ ниднявъ руку, такъ вона и зомкнулась, такъ и заклякла.

- Чого жъ воно такъ, диду, що мали воны таку силу, а ихъ геть зигнали звидиция?
- Не зигнали ихъ, а воин сами иншли кудысь на райськи острова, тамъ и живуть, а передъ конченіемъ свита уньять прійдуть и виьять свое отшукають.

Этимъ свідінія дида Якова Литвина о запорожцахъ и оканчиваются. Литвинъ—самый старый изъ всёхъ дидовъ въ с. Илахтіевкі и одинъ изъ старыхъ со всего запаса дидовъ. извістнаго на всемъ бывнемъ Запорожьї. Жаль, что онъ «захожій чоловикъ», неиміющій прямой связи съ запорожцами, въ противномъ случаї, при его намяти, любознательности и долголітней жизни, онъ могъ бы много чего, боліє правдиваго и точнаго, сказать о жизни запорожскихъ козаковъ, чёмъ только что приведенный разсказъ.

Ниже села Илахтінвки впадаеть въ Дивиръ съ правой стороны ръчка Мокрый Омельникъ, у Эриха Ласоты названный Омельникомъ Иселскимъ <sup>2</sup>), въ которомъ, по словамъ Боилана,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Катериничемъ Литвипъ называетъ князя Потемкина.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Нутевыя Записки. Одесса, 1873 г., стр. 54.

водилось множество раковъ <sup>1</sup>). Теперь это такая инчтожная ръченка, «шо доброму молодцю можно обипершись на ратище тай перескочить». Она начинается въ херсонской губернін, александрійскаго утада, изъ двухъ балокъ, Цвътиной и Смътановской. изъ-подъ деревень Навлышской и Смътановки, течетъ на протяженіи 45 версть, внадая въ Днѣпръ какъ разъ около Колодовки, верхией ноловины села Дерієвки.

На двінадцать версть ниже Плахтінвки и на десять версть ниже р. Омельника стоитъ село Деріевка, или, какъ оно называется у путешественника прошлаго стольтія Василія Зуева. Даріевка <sup>2</sup>). Это одно изъ огромивищихъ сель, разділяющееся на собственно Деріевку, Серетовку, нижною часть, и Колодовку, верхнюю часть села, расположенное по двумъ балкамъ Кобиной и Крутояровив, по правому берегу Дивира, противъ мъстечка Келеберды, по лъвую сторону Дижира. Основание Деріевки относится къ концу XVII въка. Въ 1706 году здъсь значится уже цълое урочище, гдъ жили старые запорожцы, занимавшиеся скотоводствомъ, ичеловодствомъ и рыболовствомъ; съ теченіемъ времени къ нимъ присоединилось и всколько малороссійскихъ семей, и такимъ образомъ въ 1740 году здёсь образовалась слобода Деріевка съ церковью Вознесенія Христова на Серетовкъ. Въ качествъ устроителя слободы пріобръль извъстность въ то время слободской атаманъ козакъ Данило Батура. Въ 1751 году. когда земли «отъ вершины рѣки Омельника и по оной виизъ даже до устья ея, гдв оная въ Дивиръ впадаетъ», отданы были подъ поселеніе сербовъ, слобода Деріевка отчислена была къ седьмой ротф елисаветградскаго пикинернаго полка. Оттого уже въ 1787 году путешественникъ Зуевъ называетъ ее «ротнымъ селеніемъ» 3). Въ настоящее время изъ древнихъ вещей хранится въ церкви села Деріевки только шесть церковныхъ книгъ: требникъ и чинъ св. Василія, напечатанные въ 1739

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Описаніе Україны. Спб., 1832 г., стр. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Нутешественныя записки. Спб., 1787 г., стр. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ-же, 245.

году, октоихъ, московской печати 1753 года, тріодь постовая, напечатанная тамъ же въ 1757, книга апостольскихъ дѣяній, кіевской печати 1768 года, и книга богоявленія съ такою надписью: «Отъ книгъ роти седьмон Дереевской (,) Елисаветградского пикипернаго полку церкви Вознесенія Господня 1771 года Генваря 3 дня Церковная».

Почти смежно съ селомъ Деріевкой стоитъ село Куцеволовка, иначе называется Вороновка, а по стариннымъ документамъ урочище Троицкое, хуторъ Тройницкій, село Куцутовка, слобода Тройницкая. Первые поселенцы урочища Троицкаго были малороссіяне, жившіе близь Кременчуга, Кобелякъ и Келеберды. Они прівзжали сюда сперва временно для обработки земли и пастьбы скота, а потомъ мало-по-малу привыкали къ этой мъстности и стали селиться навсегда. Здъсь они встрътили уже готовые поселки, зимовники запорожскихъ сидней, и такимъ образомъ положили основание слободъ Вороновкъ. Въ 1756 году въ слободъ Вороновкъ возникаетъ и церковь, во имя святителя Николая. Эта церковь куплена была готовою въ сель Келебердь, гдь она оставалась безь богослужения посль ностроенія повой, и поставлена у самаго берега Дивира. Въ это время Вороновка составляла уже 16 роту елисаветградскаго никинернаго полка. Въ 1787 году здёсь построена уже повая церковь вмъсто старой обветшавшей, на другомъ мъстъ, нъсколько выше берега Дивира, среди слободы, а старая была разобрана и употреблена для постройки колокольни при повой неркви. Въ настоящее время и эта вторам церковь уже обветшала и закрыта, хотя все еще стоить на прежнемъ мъстъ. Архитектура ея до крайности проста: это не церковь въ обыкповенномъ, общепринятомъ смыслѣ слова, а просто амбаръ или сарай, продолговатый на видъ, сдъланный изъ досокъ съ крестомъ на крышѣ; только колокольня, стоящая при ней, походитъ на церковное зданіе. Самое положеніе церкви не соотв'єтствуєть положению тенерешнихъ церквей: въ нее ведетъ входъ не съ запада, а съ юга.

Изъ древнихъ вещей въ церкви села Куцеволовки сохраняются: книга иятидесятницы, кіевской печати 1702 года, книга тріодь съ надинсью по листамъ: «Року 1711 сію книгу глаголемую триодь цвътную отенъ Илія куниль зацерковине гроши за шесть таляри до храму святой тронцы во градъ кереберду»; двъ книги минеи, кіевской печати 1757 года, служебникъ, временъ императрицы Елизаветы Петровны, съ неполною надинсью по листамъ: «Во имя отца и сына и святаго духа аминь. Сия кинга глаголемая служебникъ»..; серебряная чаша и дискосъ, пожертвованные въ церковь козакомъ Антономъ Синявскимъ, съ надиисью на нижнемъ ободку: «Сія чаша здискосомъ здълано коштомъ і стараніемъ козакомъ антономъ синявскимъ до храму покрова пресвятія богородици всело маржановку 1781 году ноября 12 дня». Наконець, что всего интересиве въ этой церкви, это архивные документы, еще нигдъ необнародованные и никому неизвъстные, начинающиеся съ 1756 года и состоящие изъ двухъ большихъ связокъ, каждая нъсколько менъе четверти толшины.

Противъ села Куцеволовки, сверху внизъ по Днѣпру идутъ: забора Тройницкая, острова Зайчій, Жарковъ, Великій-камень, длины около версты, забора Уступъ и островъ Спорный.

Въ томъ же направленіи, но надъ правымъ берегомъ Днѣпра, на двѣнадцать верстъ ниже села Куцеволовки, стоитъ мѣстечко Мишуринъ-рогъ, иначе Вершино-Каменка, Мишуринорогскій ретраншементъ. Мишуринъ-рогъ имѣетъ свою исторію. «Якъ царыця бигла зъ горы, то означйла ёго городомъ, а якъ знызу, то проспала; тоди замистъ їго поставили Верхиё-Днипровскъ»... Но когда и кѣмъ основано это селеніе—ни документы, ни лѣтописи не говорятъ. По преданію, опо основано какимъ-то козакомъ Мишурою или Михайломъ (Миша-ур-а) на возвышенномъ каменномъ мысѣ, далеко вдавшимся въ правый берегъ Диѣпра. Въ первый разъ, сколько намъ извѣстно, упоминается о Мишуриномъ-рогѣ у писателя половины XVI вѣка Михалона Литвина, подъ именемъ Миссури, литовскаго замка. Изъ остальныхъ

инсателей ни Эрихъ Ласота, ин Боиланъ, ни Самовидецъ, ин Мышецкій, ни даже Ригельманъ ничего не говорять о Мишуринь, точно онъ вовсе не существуеть или, но крайней мъръ на ихъ время, прекращаль свое существование. Не словомъ не упоминается о Мишуринъ и въ 1654 году, при описаніи городовъ и сель, приведенныхъ Богданомъ Хмельницкимъ въ подданство Россін, и въ 1672 году, при перечисленін запорожскихъ городовъ и крѣностей 1). Только въ исторіи Георгія Конискаго мы встрѣчаемъ упоминаніе о Мишуриномъ-рогѣ, какъ старѣйшей крвности на Запорожьв, но такъ какъ эта исторія, съ полнымъ основаніемъ, считается публицистическимъ памфлетомъ, написаннымъ только подъ фирмою Георгія Конискаго, наполненнымъ массою невфромтностей, искаженій и перенесеній разныхъ событій, современныхъ автору, въ далекое прошлое, то придавать какое бы то ни было значение этому упоминанию пъть никакого основанія <sup>2</sup>). Тѣмъ не менѣе у запорожцевъ Мишуринъ-рогь нградъ не последнюю роль. Уже съ 1690 года въ Мишуринурогу вела отъ кръпости Переволочной черезъ Диъпръ переправа; это была первая у запорожцевъ переправа, начиная съ верхнихъ окраинъ ихъ владеній; въ свое время она доставляла запорожцамъ 12000 рублей ежегоднаго сбора 3). Объ ней упоминаетъ малороссійскій літописець Самонль Величко, подъ 1695 годомъ. Въ то время Петръ I предпринялъ походъ на турецкій городъ Авовь; въ этой войнъ ему долженъ быль номогать малороссійскій гетманъ Иванъ Мазепа. Мазепа долженъ былъ двинуться на турецкій городъ Кизикермень вийстй съ бояриномъ Борисомь Петровичемъ Шереметевымъ; 17 мая онъ вышелъ наъ Батурина; потомъ, добравшись до Дивира и простоявъ здёсь, за неимъніемъ лодокъ, нісколько неділь, переправился выше Переводочной, противъ Мишурина-рога 4). Далье, название Мишурина-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. акты южной и западной Россіи, т. Х, стр. 291—306; т. ХІ, стр. 12—14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Исторія Русовъ. Москва, 1846 г., предисловіе, стр. IV.

<sup>3)</sup> Исторія Малороссін, Маркевича. Москва, 1847, т. II, стр. 324.

<sup>4)</sup> Льтопись С. Величка. Кіевъ, 1855 г., т. III, стр. 273.

рога упоминается въ слъдующемъ 1697 году, въ описании ръки Дивира, представленномъ тъмъ же гетманомъ Мазеною царю Петру 1). Въ 1709 году, близь Мишурина-рога переправлящсь черезъ Дивиръ Карлъ XII и Мазена, послъ несчастнаго для нихъ полтавскаго боя. Въ 1735 году, противъ Мишурина-рога сдъланъ былъ фельдмаршаломъ Минихомъ мостъ для переправы русскаго войска, во время войны Россіи съ Турціей, въ 1736 году, и похода на Крымъ, въ 1737 году.

Въ 1741 году, когда дозволено было указомъ императрицы Анны Ивановны всёмъ бёгленамъ малороссійскаго и великороссійскаго происхожденія, скрывавшимся дотол'є въ Крыму, Польш'є и Молдавіи, селиться въ заднѣпровскихъ степяхъ, то вскорѣ нослъ этого, въ числъ другихъ слободъ, возникла и слобода въ Мишуринь-рогь, которая была приписана къ полтавскому полку. Нужно думать, что именно въ это время въ Мишуринъ устроена была и та земляная криность, которая сохранилась въ прекрасномъ видъ и по настоящее время. По крайней мъръ на картъ инженеръ-полковника Де-Боксета, сделанной въ 1751 году, Мишуринъ-рогъ значится уже въ числъ кръпостей. Въ 1787 году русскій путешественникъ Василій Зуевъ писаль о Мишуриньрогъ, что прежде опъ былъ шанцемъ козацкихъ полковъ, а нотомъ сдълался простымъ селеніемъ, однако сохранившимъ свое укръпленіе до 1787 года. Укръпленіе это паходилось на самомъ верху мыса и охранялось мъстными жителями-козаками и кромъ того егерской командой. Въ кръпости стояла деревянная церковь и для пробада двое вороть; для управленія же устроена была контора, гдв засвдаль смотритель 2). Съ устройствомъ въ свверозападныхъ степяхъ Запорожья Ново-Сербін, Мишуринъ-рогъ отошель къ елисаветградскому шикинерному полку сперва пятой, потомъ шестой, а потомъ десятой и осьмой ротъ. Ко всему сказанному о Мишуринъ-рогъ нужно прибавить еще то, что

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Записки одесск. общ. псторін и древн. Одесса, 1853 г., т. III, стр. 577.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Путешественныя записки. Спб. 1787 года, стр. 244.

здъсь съ давнихъ временъ различались два селенія: собственно Мишуринъ-рогъ, или городокъ, и слобода, стоявшая внъ городка; въ первомъ была церковь во имя праведныхъ Симеона и Анны, во второй—церковь во имя Преображенія Господия. Церковь Симеона и Анны возводилась четыре раза: въ первые два раза въ кръпости (около 1739 года и въ 1736 году), въ третій разъ (1795 года) ниже кръпости, тамъ, гдъ теперь дворъ крестьянина Афанасія Задорожняго, и въ четвертый разъ на теперешнемъ ея мъстъ. Церковь Преображенія воздвигалась три раза: въ 1757 году, 1794 и 1870 году (?), на двъ версты ниже первой церкви Симеона и Анны.

Изъ древнихъ вещей въ церкви Симеона и Анны хранятся: два евангелія (Кіевъ, 1746 г.), три книги миней (Кіевъ, 1750 г.), книга дъяній (Кіевъ, 1752 г.) и книга иятидесятницы (Москва. 1759 г.), кромф того восемнадцать иконъ стариннаго письма и на колокольнё два запорожскихъ колокола, изъ коихъ большій имъетъ такую надпись: «Сеи зви. отмънил Іванъ Чумакъ стеблъевского нижшого курена в город. Мишур. до х. с. пр. симеона: з. г. с. року Божия 1751». Въ церкви Преображенія изъ древнихъ вещей хранятся: книга пятидесятницы (Москва, 1755 г.), тріодь (Москва, 1760 г.) съ надписью по листамъ: «Сия книга церкви Преображенской слободи мишуриногорской Іериа василию попелнъцкого»; книга дъяній съ надинсью: «1760 года мая 29 дня сию книгу глаголемую апостоль купиль житель слободи мишуринской козакъ григоръй гречинъ ценою три рубли до церкви преображенія господня за отпущеніе граховъ своихъ въчними часи (.) а хто бы сию книгу взялъ до инои церкви отдавши или схотёль украсти, то тоть осудится во ономъ вёцё предвечнимъ судіей (.) а отдана на руки въ сохраненін тосяжь церкви јерею василно григорневу понельницкому приктитору хведору григоренку». Книга акаонстъ великомученицы Варвары (Кіевъ, 1766 г.), и наконецъ серебряная позлащенная чаша съ надписью: «1779 году сей келихъ отданъ въ мъстечко мишуринъ рогъ григориемъ». Въроятно темъ-же Григоріемъ Гречиномъ, который пожертвовалъ и книгу апостольскихъ дъяній.

Изъ другихъ достопримъчательностей Мишурина-рога бросается въ глаза прежде всего земляная криность. Выборъ мъста, гдъ была устроена криность, показываеть большія стратегическія соображенія козаковъ. Нужно сказать, что Дибиръ, пройдя десять версть оть седа Куцеволовки, по направлению съ запада на востокъ, вдругъ неожиданно встрвчаетъ огромную гряду гранитныхъ скалъ, такъ-называемую забору Кротову, у праваго берега, съ страшной силой ударяется объ нее и, не будучи въ состоянін одольть, самъ бросается въ львую сторону къ свверу. Такимъ образомъ получается огромнъйшій мысъ съ праваго берега Дивира. Этотъ мысъ на живописномъ малороссійскомъ языкъ и названъ рогомъ, съ прибавленіемъ къ нему собственнаго имени Мишуры. На вершинъ этого-то рога, между тенерешнею пристанью и Пантинетовою могилою, растянулась огромная земляная криность, одна изъ самыхъ большихъ на всемъ бывшемъ Запорожьъ. По своему устройству она представляетъ собственно двъ кръпости, центральную и внъшнюю: центральная. какъ кремль или детинецъ, имфетъ видъ правильнаго редюнта, боковая линія котораго, отъ сѣвера къ югу, равияется шестидесяти шагамъ, поперечная, отъ запада къ востоку, иятидесяти. Внѣшная крѣпость представляеть собой открытое укрѣпленіе, состоящее изъ трехъ фасовъ, съ исходящими углами, съ двумя воротами, съ юга и востока, но только втрое или даже вчетверо больше перваго. Оба эти украпленія охватываются съ трехъ сторонъ, отъ запада, юга и востока, такъ-называемой креморьерною линіей съ траверсами. Кром'в криности, въ томъже Мишуриномъ-рогѣ есть и другія примѣчательности. Таковы четыре, совершенно правильно повыверченныя въ гранитныхъ камияхъ, дырки, въ огородъ крестьянина Мусія Петрюка; таково подобіє коныта, сдъланное въ камит, лежащемъ у берега Дивира, противъ огорода того-же Петрюка, и имѣющее въ длину двѣ четверти, въ ширину полторы четверти; таковъ камень близь

огорода Панька Крота, у берега Дивира, на которомъ выбиты какія-то латинскія буквы; таковы три круглыя ступки, сделанныя въ гранитномъ камив, лежащемъ за огородомъ крестьянина Өедора Будки, и таковъ камень противъ хаты солдата Тимона Бълоуса, съ высъченною на немъ буквою M. Наконенъ, къ такимъ-же достопримъчательностямъ принадлежитъ и тотъ камень, который находится выше Мишурина-рога, въ урочищъ Буянскомъ, на уступъ, немного поодаль отъ берега; на немъ выбить кресть. «Туть жили, кажуть, якись то запорожци, такъ вони по цимъ скелямъ клали кладь, а надъ кладдю робыли пырмиты. Отамъ у забори и молотокъ бувъ выбытый, и ножныци, а коло хреста цилый рукавъ вучалля лежавъ. Такъ, бачь, славлять у насъ. Сорока сороци, ворона ворони; такъ и мы». Такъ объясняютъ крестьяне происхождение знаковъ на камняхъ. Объясненіе, можеть быть, и правдоподобное, но къ нему въ видѣ дополненія нельзя не прибавить два вопроса: не было-ли выбитое на камив копыто государственнымъ знакомъ литовскихъ князей, владъвшихъ нъкогда Мишуринымъ-рогомъ, и не означала-ли буква M, сдъланная на камнъ, начальную букву гетмана Мазепы, переправлявшагося здёсь послё пораженія подъ Полтавой, а вслъдъ за нимъ и Карла XII, когда, по словамъ малороссійскаго літописца, «принуждено было сундуки Мазенины съ богатствомъ и деньгами, почти три доли оныхъ, въ воду сбросить?»  $^{-1}$ ).

По разсказамъ старожиловъ, близь Мишурина-рога да и тамъ, гдъ теперь значительная часть села, въ старину росли огромные лъса. Таковы: Долгое-провалля, Лъщина, Заячій, Кислый. Должикъ, Михайловскій, Голодинвскій, Криничный, Скотоватый, Рядовой, Липовый, Россоховатый, Кужушный, Глыбокій, Бълоусовъ, Косый, Патериловъ, Шестигривенный, Лысый, Дрыщальной и Западной; всего около двухъ-сотъ-пятидесяти десятинъ;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ригельманъ. Лътописное повъствованіе о Мал.-Росс. Москва, 1847, ч. III, 83.

вездъ преобладалъ дубъ. Наконецъ, лъсъ росъ и по островамъ Дивпра противъ Мишурина-рога, а кое-гдъ и по заборамъ.

Острова и заборы слъдують здъсь въ такомъ порядкъ, начиная отъ границы земли села Куцеволовки: Свячена, противъ урочища Буянскаго, Дурна, на полторы версты ниже первой, Лихолатова, противъ двора Кондрата Лихолита, Пивнева, противъ двора Василія Пивня, Кротова, противъ балки Кислой, выше пристани; вмъстъ съ ними идутъ острова: Почекаливскій, у лъваго берега Диъпра, Тахтанвскій, у праваго берега ръки, длины четверть версты, Средній, начинающійся верхнимъ концомъ между двумя названными островами, и Великій, длины пять верстъ, ниже пристани, отъ Каменской и Переволочной межи.

Верстахъ въ двадцати въ сторону отъ селенія Мишуринарога, стоитъ большое село Лиховка, по старымъ названіямъ, Омельницкая, расположенное по ръкъ Сухому-Омельнику. Основаніе его относится къ 1740 году, когда здёсь поселилось нёсколько человъкъ запорожской старшины и эсауловъ со своими наймитами и хлопцами. Но настоящимъ осадчимъ села быль мъстный священникъ Павель Писаревскій. Онъ-же первый и основаль здъсь въ 1754 году церковь. Съ теченіемъ времени село Омельницкое принисано было къ елисаветградскому пикинериому полку, сперва къ четвертой, потомъ къ шестой, а наконецъ и къ двѣнадцатой ротѣ. Въ 1788 году въ немъ возведена была новая церковь и самое село стало именоваться Лиховкой, отъ переселенца изъ полтавской губернии Лишевскаго, въ просторъчін называемаго Лихомъ. Изъ древнихъ вещей здъсь хранится: напрестольный кресть, ръзной работы, въ серебряной оправъ, съ надписью: «1756 года генваря 20 крестъ сей до церкви живононачальнія тропци слободи омельницкой здёлань»; чаша серебряная позлащенная съ надписью: «1757 года козакъ куреня корьсунского Павелъ Котантиновичь Сию Чашу Справиль За отпущение граховъ своихъ слободи омельницкой до святой Троицы»; евангеліе, напечатанное въ Москвъ, въ 1781 году, съ надписью съ наружной стороны на мъдной доскъ: «Данила Безчастного». Небольшая запорожская серебряная чарочка и три запорожских пояса, изъ коихъ два обыкповенные краспые, персидскаго сырцу, а третій—великольпньйшей шалевой матеріи съ превосходными узорами. Въ своемъ родь это единственный поясъ изъ множества, сохраняющихся по разнымъ церквамъ.

Между селомъ Лиховкой и правымъ берегомъ Дибира стоитъ село Калужино, ниже Мишурина-рога. Основание его относится къ концу XVI въка; оно получило свое названіе, по преданію, отъ какого-то запорожца Калуги, выходца изъ Великороссіи. Первая церковь устроена здёсь въ 1754 году, во имя Успенія Богоматери, стараніемъ и усердіемъ священника Федора Иллича, иначе Плына. Настоящая церковь-третья по счету послѣ основанія села. Въ ней хранится нісколько древнихъ вещей, весьма замѣчательныхъ по своей давности. Таковы прежде всего чаша, дискосъ и звъздица, серебряные позлащенные, съ надписью: «Сей келихъ и дискосъ и звезду надалъ рабъ бож. давренти ленецъ сухорски (ій): до церкви (д) обласки року: бож 1639». Эта надинсь, едъланная по подножно части, къ сожально, не даеть понять, въ какое село и въ какую церковь отдана была чаша; тёмъ не менъе надиись древнъйшаго начертанія; но по бокамъ чаши сделана и другая, буквами более поздняго начертанія: «Сей келихъ спорядиль рабъ божій Өедоръ Илиинъ попъ Успенски». Видимо чаша эта находилась въ какой-то другой церкви, но перепесена въ церковь Успенія села Калужина, о чемъ и заявляетъ своею подписью священникъ Өедоръ Пліинъ. Изъ множества чашъ, хранящихся въ бывшихъ запорожскихъ церквахъ, эта самая древняя. Изъ книгъ здёсь замёчательны следующія: книга деяній, напечатанная въ Кіеве, въ 1742 г., съ надинсью: «Сию книгу глаголемую апостоль купленную за собственние денги кцерквѣ святоуспенской калужинскимъ козакомъ василіемъ алексенкомъ (.) заручилъ крестовый намістникъ Артемій Зосимовичь 1759 года, іюня 12 дня»; книга тріодь, напечатанная тамъ-же въ 1743 году, съ надписью: «По указу Пресвященивниого Рафаила Заборовскаго архіспископа митрополита Киевскаго Галицкого и Малія Россіи с'єю книгу триодь постную купленную въ церковь Успенскую слободу Калужину заднепрянскую за церковніе денгы чтир'є рубліє и пядесять копъекъ (.) Заручилъ Кобыляцкій протопопъ Симеонъ Андреевъ 1755 года декабря 11 дия»; евангеліе, напечатанное въ Кіевъ, въ 1746 году, съ надписью съ лицевой стороны по отдёлкь: «Сіе евангеліе сооружіся велободу калужіне до храму успенія б. м. року 1759 стараніемъ перея веодора иліпна»; евангеліе другое, и служебникъ, той-же печати и того-же года; тріодь съ надписью: «сія книга глаголемая цвътная тріодь кобеляцкой протопопін местечка Келеберди нам'існін керебердянской слободи Калужина церкви успенія Богоматери купленная за общіе денги рублей.... 1755 года октября місяца 5 дня которую книгу по указу потвердиль кобеляцкій протопонь Симеонъ Андреевъ»; служебникъ московской печати 1756 года, съ надинсью: «Козакъ василіи олексенко до храму успения богоматере слободи калужина а заручиль крестовий намісникъ Артемій Зосимовичь 1760 года іюня 18 дня»; служба Богоматери, напечатанная въ Кіевъ и 1761 году, и книга ирмологія, напечатанная въ Черниговъ, въ 1769 году.

Смежно съ селомъ Калужинымъ стоитъ село Дивиро-Каменка, отдъленное съ западной стороны рвчкой Сухимъ Омельникомъ. Рвчка Омельникъ, несправедливо названиал Сухимъ, у Ласоты Омельникъ Ворскальскій 1), беретъ свое начало близь села Хорошева, верхне-дивировскаго увзда и идетъ черезъ села Байдаковку, Лиховку, Красный-кутъ, Калужино и, дойдя до Дивира, впадаетъ въ озеро Каменку, противъ церкви села Дивиро-Каменки; изъ Каменки вытекаетъ въ рвчку Кривецъ, изъ Кривца въ озеро Долгое, изъ озера Долгаго идетъ особымъ протокомъ въ Дивиръ. Всего теченія Сухого Омельника— 65 верстъ. По Боплану, въ ней водилось очень много раковъ 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Путевыя Записки. Одесса, 1873 г., стр. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Описаніе Украйны. Спб., 1832 г., стр. 15.

Когда и къмъ основано село Дивирово-Каменка, неизвъстно: извъстно лишь, что въ 1755 году при ръчкъ Каменкъ существовало большое село съ деревянною церковью во имя святителя Николая. Въ 1791 году въ немъ устроена была вторая церковь, существующая и по настоящее время, выстроенная мъстнымъ зодчимъ крестьяниномъ Васильемъ Лиманомъ, стараніемъ прихожанъ и священника Монсея Зосимовича. Изъ вещей. сохранившихся въ теперешней церкви и перешедшихъ въ нее изъ старой, следуетъ отметить запорожское кадило, увещанное бубенцами, оловяное блюдо съ надписью по-татарски: «хозяинъ его (т. е. блюда) Хаджи-Али»; три чаши безъ надписи, четырнадцать церковно-богослужебныхъ книгъ и три евангелія, изъ коихъ последнее напечатано въ Москве, въ 1753 году, съ надинсью по листамъ внизу: «Сие священное евангелие отмъниль вцерковъ камянскую николаевскую козакъ куреня калниболоцкого Андрей топчъй 1756 года мая 10». Но что всего интереспъе, это писанные документы, относящиеся еще ко времени царствованія въ Россіи императрицы Елизаветы Петровны. Вив церкви, за оградой ся, съ западной стороны стоитъ каменный известковый крестъ надъ могилою запорожца Мартюка, о чемъ свидътельствуетъ слъдующая сдъланная на немъ надинсь, уже сильно вывътрившаяся отъ времени. «Во имя отца и сына и святаго духа аминь..... козакъ мартюкъ куреня... стараниемъ раба божия димитрия унука мартюка 1748 году септембріа». Противъ села Дивпрово-Каменки, въ Дивиръ, слъдують одинъ за другимъ острова: Лискивскій, длины около двухъ съ половиной верстъ, Видмирскій, такой же величины, Верхній Бъловодъ, длины около полуторы версты, принадлежащій частію крестьянамъ мѣстечка Переволочны, частью владальну Котельникову. Противъ последняго острова впадаетъ въ Дивпръ съ львой стороны р. Ворскла.

Непосредственно ниже села Дивирово-Каменки следуеть село Бородаевка, иначе Орлянскъ, противъ острововъ въ Дивире Алкогузова, Великаго и Песчанаго. Документально известно, что село Бородаевка основано въ 1707 году запорожцемъ Прокопомъ Бородаемъ, вышедшимъ изъ коша, переведшимъ сюда все свое «домовство» изъ-подъ Кобелякъ и «бадавшимся» здѣсь скотоводствомъ и ичеловодствомъ. До построенія церкви здісь проживаль монахъ Доровей, жившій прежде въ Чортомлыцкой Сичи, но посяв разоренія ся Петромъ І удалившійся въ урочище Бородаевку. Здась онъ собираль къ себъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ народъ и читалъ ему разныя священныя книги. Первая церковь основана здась въ 1756 году. Съ открытіемъ Повороссін, Бородаевка сдёлалась военнымъ поселеніемъ елисаветградскаго никинернаго полка, сперва осьмой, а потомъ десятой роты. Во время нападенія на новороссійскій край татаръ, въ 1768 и 1769 годахъ, Бородаевка спасена была командиромъ Яковомъ Дикомъ и Григоріемъ Бутовичемъ. Въ 1771 году Бородаевку посътила страшная бользнь, чума, прекратившаяся по молитвамъ жителей святой великомученицъ Варваръ. Вслъдствіе этого, въ 1781 году, въ сель Бородаевкъ заложена была новая церковь, вийсто старой обветшавшей, во имя пр. Покрова и великомученицы Варвары, а съ 1788 года и святыхъ архангеловъ. Въ 1787 году село Бородаевка описывается въ такихъ словахъ: «Селеніе Орлянскъ или нынъ называемая Бородаевка, стоящая на ровномъ и несчаномъ займищъ, разстояніемъ отъ Дивира версты на двѣ или на три. Строеніе въ ней весьма хорошее, спаружи выбъленное половина бёлою, другая красною глинами, доставаемыми здёсь по близости изъ буераковъ; сверху крыши соломою, на годландскій образецъ весьма плотно и ровно. Улица одна широкая идетъ чрезъ все селеніе; равнымъ образомъ дворы около домовъ пространные и вев были наполнены скирдами хлеба. Домы сверхъ того усажены вокругъ деревами отъ жителей нарочно посъянными, а у иныхъ есть и особливые огороды, въ коихъ молодыя деревца для разсаживанія выращивають... Въ слободів, такъ какъ и въ другихъ государственныхъ селеніяхъ, есть церковь и смотрительская канцелярія. Около слободы много было вѣтреныхъ мельницъ, кои равнымъ образомъ по способности своей и уютности достойны примъчанія... Походитъ она (мельница) иъкоторымъ образомъ на голландскую вътреную мельницу, но легче можно перевозить съ мъста на мъсто, и что у ея все строеніе на столбѣ поворачивается, а не одна крыша, какъ у голландской» <sup>1</sup>).

Въ церкви села Бородаевки сохранилось въ настоящее время довольно много запорожскихъ вещей: чашъ, иконъ и книгъ. Изъ нихъ можно отмътить слъдующія. Евангеліе, напечатанное въ Кіевъ, въ 1746 году, съ надинсью: «Сию книгу глаголемую священное евангелие отманиль рабь божій Симеонь Латишъ козакъ Съчи запорожской куреня кальниболоцкаго вцерков покровь Богоматере вслободу бородаевку за отпущениие гръховъ своихъ во въчное ктой же церкви владъние 1761 года мъсяца апръля 8 дня. А цена оному евангелію девятъдесять рублей». Евангеліе той же печати 1747 года, съ налицсью: «Спе евангеліе новопоселеннаго казачего полку слободи бородаевки житель афанасій шекеренко купиль ценою за семъ рублей до храму Покрова пресвятія Богородици 1754 году декабря 21 дня». Евангеліе московской печати 1766 года, съ надписью: < 1773 году мая 20 д составленное спе евангеліе рабомъ божінмъ козакомъ вонска запорожскаго Низового куреня нижестеблиевскаго Лукяномъ Белимъ за собственнаго умершаго брата его того жъ куреня Павла Поса за денги ценою за сто двадцать рублей вцерковь покрова пресвятыя богоматере въ роту осьмую Бородаевскую и ими прежде писанними козаками вручено». Евангеліе той же печати 1786 года, съ надписью: «Спе святое евангеліе козака куреня криловскаго илии василиева се есть въра отмъныя въ церковъ трепрестолную Покрова Богоматери вслободу бородаевку о своемъ спасеніи 1789 году шоня 24 дня за ное данно съто нядесять рублей». Служебникъ съ надписью: Сія книга глаголема служебникъ купленная... до

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Зуевъ. Путешеств. записки. Спб., 1787. г., стр. 247.

церкви покрова богоматере въ слободу бородаевку сотникомъ нестеромъ Димитриевымъ войновичемъ, 1758 года априля дия». Дъянія апостольскія съ надписью: «1756 года мъсяца пуля 20 дня я рабъ божій филипъ бутенко куниль сию книгу глаголемую Апостоль вцерковъ покровъ пресвятия Богородицы вслободу Бородаевку ценою за два рубли и пятъдесятъ конеекъ да не присвоить же кто либо оную себ'в будетбо наказанъ». Изъ утвари интересны чаша и дискосъ. «Сия чаша сделанная коштом войсковуго нушкаря Івана смолы вцерковъ покровскую бородаевскую старанием ерея гаврінда щ» (т. е. щастливцева). «Сий дискусъ: и зда зделана коштомъ бившого войскового пушкара Івана и: Смоли слободи бородаевки у церковъ Покровъ пресвятия богоматере: за отнуще гръховъ своихъ станиемъ (стараніемъ) прея гавріда щасливцева». Кром'в всего этого сл'вдуетъ отмътить еще икону, изображающую Господа Саваова, писаниую на полотит и прибитую надъ престоломъ предъла Варвары великомученицы; тутъ-же икону снятія со креста Спасителя, на стънъ противъ алтаря, серебрянаго ангела на серебряной привъскъ, икону св. великомученицы Варвары, въ алтарѣ Покрова, и двѣ хоругви съ изображеніемъ Варвары и архангела Михаила. Наконецъ, ко всему этому двъ большія связки дёль, каждая въ четверть толщины, со временъ императрицы Елизаветы Петровны.

На четыре версты ниже села Бородаевки расположено село Глинское, иначе Домоткань, на рѣчкѣ Домоткани, противъ острововь среди Диѣпра: Глинскаго, Спорнаго и Старова. Основаніе села Домоткани относится уже къ 1696 году. Въ 1756 году въ Домоткани устроена была уже и церковь, во имя архистратига Михаила 1), а вмѣстѣ съ ней и земляная крѣпость 2). У запорожцевъ Домоткань извѣстна была какъ мѣсто ярмарки, куда они сгоняли

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Матеріалы для историко-статист. описанія. Екатерин., 1880, ч. І. стр. 278; по Г. Миллеру, первая церковь устроена здѣсь между 1740 1845. Матеріалы. Москва, 1848 г., стр. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Зуевъ. Иетешеств. записки. Спо., 1787 г., стр. 249.

для продажи скотъ кіевскимъ и кременчугскимъ торговцамъ. Въ свое время она была причислена къ елисаветградскому пикинерному полку, къ одиннадцатой роть. Въ 1799 году первая нерковы села Домоткани сгоръла и на ея мъсто вельно было выстроить новую. Изъ древностей въ церкви села Глинскаго только и есть: евангеліе московской печати 1746 года, двѣ иконы: св. Николая и Бога Вседержителя да двъ хоругви, въ аршинъ квадрата каждая. Изъ всёхъ сель отъ Крюкова и до Екатеринослава Глинское съ его церковью - одно изъ самыхъ бъднъйшихъ. На четверть версты ниже села впадаеть въ Дивиръ съ правой стороны ръчка Домоткань, о которой писаль Бопланъ, что въ ней водилось множество большихъ раковъ, въ девять дюймовъ величиною, и кромъ раковъ превкусные чилики 1). Близь ръчки Домоткани въ 1594 году спутники Эриха Ласоты наткиулись на медвъдя, который и быль ими застръленъ 2). Ръчка Домоткань беретъ свое начало близь села Елизаветъ-Семеновки. верхне-дибировскаго убада, пдетъ мимо сель Андреевки, Акимовки и впадаетъ въ Дибиръ подъ селомъ Глинскимъ. Всего теченія Домоткани около 35 верстъ.

На иять версть ниже Глинскаго стоить село Пушкаровка, получившее свое названіе, по предапію, отъ перваго основателя его, козака, служившаго въ Сичи пушкаремъ, между рѣчками Домотканью и Самотканью и противъ острова Песчанаго на Днѣпрѣ. Первая церковь здѣсь построена въ 1781 году; она простояла девяносто семь лѣтъ, а потомъ 11 августа 1878 года была обворована, а 24 декабря того же года подожжена. Изъ древностей только и есть одно евангеліе, напечатанное въ Москвѣ, въ 1760 году. Пушкаровка—послѣднее село верхнеднѣпровскаго уѣзда, съ лѣвой стороны, за которымъ уже начинается самый городъ Верхне-Днѣпровскъ.

Городъ Верхие-Дивпровскъ стоитъ на рвкв Самоткани, въ двухъ верстахъ отъ впаденія ся въ Дивпръ. Рвчка Самоткань

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Бонданъ. Описаніе Україны. Спб., 1832, стр. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Путевыя записки. Одесса, 1873, г., стр. 54.

съ окружающею ея мъстностью навъстна была уже въ XVI и XVII въкъ разнымъ путешественникамъ, проъзжавшимъ близь нея. По теперешнему она начинается верстахъ въ тридцати выше города Верхие-Дибировска, близь Вольныхъ хуторовъ, идеть между сель Павловкой, Ивановскимъ, Ново-Григорьевкой, Боголаровкой, потомъ черезъ самый Верхне-Дибировскъ и виадаеть въ Дивиръ съ правой стороны. Не въ далекомъ прошломъ мъста близь Самоткани славились своимъ обиліемъ и растительностью. «Здёсь находятся многія озера, столь обильныя рыбой, что она, умирая отъ тъсноты, заражаетъ гніеніемъ своимъ воздухъ и стоячую воду озеръ. Мъста сін называются Самоканъ (т. е. Самоткань). Вокругь озерь я замѣтиль малорослыя вишии въ два съ половиной фута вышиною, которыя въ началѣ августа приносять довольно сладкіе плоды, величиною въ сливу. Но подямъ Самокана, особенно же по дощинамъ, встръчаются цълые льса вишневыхъ деревъ, небольшіе, но весьма частые, длиною иногда болье полумили, а шириною отъ двухсотъ до трехсотъ шаговъ; лътомъ видъ ихъ предестенъ. Тамъ же растетъ множество дикихъ, малорослыхъ миндальныхъ деревъ, съ горькими плодами; но они не составляють лісочковь подобно вишнямь, конхъ вкусные илоды не уступають садовымъ» 1). Отъ этого неудивительно, что эти мъста уже въ 1680 году были избраны запорожцами для своихъ поселеній. Запорожцы здёсь жили до самаго уничтоженія Сичи, послів чего м'встность по різчків Самоткани досталась князю Григорію Александровичу Потемкину, который основаль здёсь село своего имени Новогригорьевку. Впослъдствін (1785 году) онъ передаль это село въ казенное въдомство и предназначилъ его для поселенія отставныхъ семейныхъ солдатъ, отчего село стало именоваться государственною воинскою слободою. Два года спустя, къ поселеннымъ солдатамъ въ Новогригорьевкъ присоединено было еще нъсколько переселенцевъ отъ рѣки Буга, «семейныхъ отставныхъ разныхъ чи-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Бопланъ. Описаніе Украйны. Спб., 1832 г., стр. 16.

новъ людей». Въ 1793 году здёсь задожена была первая церковь во имя равноапостольныхъ Константина и Елены. Послъ переименованія новороссійской губерній въ екатеринославскую. село Новогригорьевка персимсновано было съ 1813 года въ ужадный городъ Верхне-Дибпровскъ. Въ настоящее время это едва ли не самый худшій городъ изъ всёхъ уёздныхъ городовъ екатеринославской губерній. Въ немъ одна единственная церковь; удины въ дътнее время страшно пыльны, въ зимисе время страшно грязны, ръчка Самоткань обратилась въ сухой ровъ, близь города—ни палки лъса. Изъ острововъ, находящихся на Дивирв противъ г. Верхие-Дивировска и ниже его, замвчательны по древности: Жуковъ, расположенный какъ разъ противъ устья р. Самоткани, къ дъвому берегу. Рыбальскій, противъ деревии Губиной, Мартыновъ, Паньковъ, четыре версты длины, противъ дома М. Н. Корбе, Москалевъ и Фурсинъ, находящійся ниже Жукова, у лѣваго берега Диѣпра, и принадлежащій графу Ностицу.

Верстъ на двадцать ниже Верхне-Дивпровска внизъ по теченію Дивпра стоить село Шошиновка, у запорожцевь называвшееся Щуровкой. Между запорожнами селеніе Щуровка славилось отлично устроенными здёсь рыбными ловлями и семеновской ярмаркой, перваго сентября, на которую събзжались кіевскіе и кременчугскіе кунцы для покупки рыбы и скота. Ст. паденіемъ Сичи урочище Щуровка отдано было подполковнику дивировского пикинериаго полка Якову Шошину, устроившему здъсь и первую церковь въ 1783 году, во имя Божьей Матери Казанской. Въ настоящее время село Шошиновка-самое бѣднъйшее на всемъ правомъ побережьъ Днъпра отъ Крюкова п до Екатеринослава. Въ церкви его никакихъ древностей, кромъ пяти церковно-богослужебныхъ книгъ, изъ коихъ самая старая напечатана въ 1757 году въ Москвъ. За то мъстоположение этого села превосходное: оно линится по страшно-высокому берегу Дивира, поросшему въковъчными дубами и окаймленному съ западной стороны прекраснымъ строевымъ лѣсомъ, идущимъ

сиизу вверхъ по-надъ Дивпромъ версты на четыре и принадлежащимъ владъльцу ІІ: А. Базилевскому. На самомъ верху крутого берега стоить миніатюрная церковца, Богъ въсть какою силою поддерживаемая на такой высоть: такъ и кажется, вотъ-вотъ схватится буря и унесеть ее въ Дибиръ, а она всетаки стоить себё и стоить, и туть же ниже ея, у подножія гористаго берега, пріютился микросконическій домикъ симпатичнъйшаго, безкорыстивишаго и образованнаго священника отца Федора Свириденка. Если подняться по высокому берегу къ церкви и туть стать лицомъ на съверъ, то можно увидъть Дивиръ во всей его прелести: несется онъ, нышный, по песчано-желтому руслу, среди мягкой зелени лісовъ, отражая въ своихъ свётлыхъ водахъ яркіе лучи солица... Отсюда, какъ съ итичьяго полета, видны и забора Пристинь, и острова Сидловскій, Великій и Шелюговатый, и деревня Губина, и хуторъ Корбе.

Село Шошиновка было конечнымъ пунктомъ путешествія пиператрицы Екатерины II по Дибиру. По причинъ весеннихъ непостоянныхъ вътровъ и непастной погоды, добхавъ до имънія Шошиновки, она должна была выдти на берегъ, състь въ раззолоченную карету и все остальное время ъхать по правому берегу Дибира пролегавшимъ здъсь трактомъ, сопровождая свою флотилію, двигавшуюся по Дибиру. Крестьяне села Шошиновки и до сихъ поръ разсказываютъ, какъ царица вышла на берегъ Дибира, какая страшная сила народа сюда собралась, какая блестящая свита генераловъ сопровождала ее и какъ ласково и кротко она разговаривала съ людьми, но больше всего говорятъ о томъ, какъ долго восхищалась она прекраснымъ береговымъ видомъ Дибира.

На три версты ниже села Шошиновки стоитъ село Аулы 1), уже екатеринославскаго убзда, расположенное противъ косы Голой и заборъ Кобылячьей и Аульской среди Дибира. Село

¹) Татарское слово: «аул»—что значитъ «деревня».

Запорожье.

это до 1797 года причислено было къ Романкову, а съ этого года—къ Шошиновкъ. Первая церковь въ немъ устроена въ 1816 году, и потому изъ древнихъ вещей въ ней ръшительно иътъ инчего, кромъ одной книги октоиха, напечатанной въ Москвъ, въ 1756 году, съ надиисью: «Син дава (два) октоихи тимъке козакомъ антономъ Бълошанкою куреня ивонъского (т. е. ивановскаго) куплени такожъ за иятъ рублей и въ ручилъ ихъ до церкви успенія Богоматере (.) При томъ же козаку Лукияну львову конеловскому (т. е. конеловскаго куреня) и при ктитору василю Костенку и ключнику Тимошу».

За Аулами непосредственно слъдуетъ село Романково. Село Романково — одно изъ самыхъ извъстнъйнихъ запорожскихъ сель на всемъ правомъ побережьт Дивпра, начиная отъ верхнихъ предъловъ Запорожья и кончая пижними. Впрочемъ, начало села Романкова не поднимается ранке второй половины XVII въка, такъ какъ ин въ XVI въкъ, ин въ первой половинъ XVII его еще не было. Бопланъ, жившій на Украйнъ отъ 1620 по 1637 годъ, упоминаетъ лишь о Ромапковомъ курганъ, на которомъ козаки имъли обыкновение держать свои рады и собирать войско 1). Между прочимъ на одной изъ радъ, бывшихъ на Романковомъ курганъ, запорожцы, въ мартъ мъсяцъ 1659 года, ръшали вопросъ о построеніи церкви въ Сичи, на річкі Чортомлыкі, правомъ притокі Дніпра, ниже теперешньго мъстечка Никополя. Несомнънно, что название села заимствовано отъ кургана Романково, но почему же самый курганъ получиль это название? Письменныхъ актовъ на то не имъется, и мѣстные старожилы, каковъ напримѣръ Платонъ Завгородній, отвъчають на этоть вопрось преданіемь: «туть живь запорожець Романъ». Собственно Романковъ курганъ не одинъ, а цълыхъ двънадцать; они расположены правильнымъ кругомъ съ небольшою площадью въ срединъ, по теперешнему близь вътрянки крестьянина Степана Салмая. Во всемъ Романковъ нътъ

<sup>1)</sup> Описаніе Украйны. Спб., 1832 г., стр. 17.

лучше и нѣтъ красивѣе мѣста, какъ мѣсто, гдѣ стоятъ названные курганы. Если взойти на нихъ въ ясный день и взглянуть на сѣверъ и востокъ, то отсюда можно увидѣть село Петриковку, за семиадцать верстъ отъ Романкова, и село Новый-Кодакъ, за двадцать верстъ. Немудрено, что здѣсь часто собирались запорожцы. Что за картина была здѣсь во время рады, можно только воображать себѣ: чистое, безоблачное небо, вольная безконечная степь, широкій синеватаго оттѣика Днѣпръ, мужественныя загорѣлыя лица, роскошные усы, длинные чубы, бритыя головы, красные жупаны, блестящія сабли, булавы, перначи, бунчуки, вольная рѣчь, говоръ, смѣхъ—все это сливалось въ одну общую, живую, полную и въ своемъ родѣ единственную картину... Но все прошло! «Де це наши, наши дити? де панують-бенкетують?.. Вернитеся»!..

Первая церковь въ селъ Романковомъ устроена была около 1740 года, на Романковомъ курганъ, во имя святителя Николая. Это была подвижная церковь, едфланная на колесахъ и по внъшнему виду походившая на «хливы́ну». Вторая церковь ностроена въ 1766 году на такъ-называемой Заборъ, нижней окраинъ села, къ востоку отъ настоящей, на четверть версты отъ Дибпра, въ центръ тогдашияго сельца Романкова. Она сдъдана была изъ сосноваго дерева, покрыта гонтомъ, низка, съ однимъ куполомъ, некрашена, на видъ «присадкувата, нечеричкою». При ней стояла деревянная колокольня, крытая гонтомъ, высоты до 15 саженъ, съ цятью башнями, некрашеная. На каждой изъ четырехъ сторонъ колокольни стоялъ ангелъ на жестяномъ съ нетлями, какъ въ дверяхъ, прутъ, съ трубой, вставленной въ дъвую руку и приложенной ко рту; на средней баший стояль апостоль Андрей съ крестомъ въ правой руки и со свиткомъ въ лѣвой, на которомъ было панисано: «На сихъ горахъ процвѣтетъ благодать божія». При движеніи вѣтра ангелы поворачивались изъ стороны въ сторону, а трубы ихъ издавали звуки: «Кругомъ двери его гоняе, а воно йграе». Церковь эта просуществовала до 1793 года; послъ чего была разобрана и

продана въ сосъднее село Ивановку, на р. Сухой-Суръ, въ двадцати-пяти верстахъ отъ Романкова, помъщику Семинровичу, гдъ въ 1855 году сгоръла отъ пожара. А колокольня отъ этой церкви перекачена была на каткахъ къ настоящей церкви, гдъ простояла до 1827 года. На мъстъ этой церкви стоитъ теперь каменная канличка, въ огородъ крестьянина Федора Инмченка. Въ 1865 году эта канличка была разрыта одесскимъ археологомъ Чириковымъ. При раскопкъ найденъ, на глубинъ полутора сажия кусокъ дерева, повидимому остатокъ отъ того деревяннаго креста, который поставленъ былъ при заложении церкви. Вмъстъ съ кускомъ дерева найдено стальное копье, длины три съ половиной вершка, для выръзыванія частицъ просфоръ. Изъ раскопокъ также видно было, что церковь стояла на ничтожномъ фундаментъ, что поль у нея былъ земляной, смазанный глиной.

Послѣ второй церкви устроена была въ Романковѣ, въ 1792 году, третья трехъ-престольная: во имя Успенія по срединѣ, во имя святителя Николая справа и во имя апостола Андрея слѣва.

Въ настоящей церкви хранится ивсколько вещей, перешедшихъ въ нее изъ древней. Таковы: евангеліе московской печати 1759 года, аршинъ длины, дввнадцать вершковъ ширины, больше двухъ пудовъ ввса, съ надписью, сдвланною по листамъ внизу: «Сія книга глаголемая евангеліе купленна рабомъ божінмъ савкою Соломкою за нокойного Макара дядка своего (.) ценою за триста шестъдесятъ рублей вцерковъ романковскую свято успенскую 1779 года, ноября 9 дня за намяти священниковъ при оной церкви упомянутого года находящихся Евфимія Сербинова Іоанна Семенова и ктиторей Іоанна Старого и Григорія недовда». Крестъ різной въ серебряной оправів, съ надписью: «Сей крестъ надаль козакъ січті запорожской куреня шкуринского Мартинъ Сила до храму успенія пресвятія богородици всело Романковъ 1758 году». Такой-же крестъ, съ надписью: «Отміниль сей крестъ козакъ куреня сергейвсково леско чорный

вцерковъ романковскую пресвятія богоматере за упокой родителей василія агафію и стараниемъ перея осодора щетинского 1777 года августа 10 дня». Такой-же крестъ съ надписью: «Сей крестъ отмѣнилъ Алексѣй Гнѣдий в церковъ романковскую за 55 ру.». Тріодь постная, кіевской печати, въ царствованіе императора Петра III, съ надписью: «Богоматере всело романково кинга триодь постная куплена козакомъ куреня титаровского Ілиєю Харкуномъ ценою за чтири рубли до храму Успенія 1762 года». Пзъ книгъ кромѣ тріоди есть еще: евангеліе московской печати 1745 года, книга Симфонія той-же печати, 1761 года, книга Маргаритъ 1773 года.

Противъ Романкова среди Дивира протянулась Забора Косова и за ней островъ Великій, какъ разъ противъ церкви села, имвющій длины около двухъ версть. Это тотъ самый островъ Романковъ, о которомъ упоминаетъ еще Бопланъ: онъ служилъ пристанищемъ для рыбаковъ, прівзжавшихъ изъ Кіева и другихъ мѣстъ ватагами для ловян рыбы 1).

Въ старину противъ острова Романкова съ правой стороны впадало въ Дивиръ ръчище Медвъжье, по-надъ которымъ вверхъ тинулся огромный лъсъ, а на ветръчу шла балка Кислицына. Это мъсто было облюбовано гайдамаками. Много «шкоды» дълали людямъ эти гайдамаки. Какъ вдетъ человъкъ по шляху, такъ онъ вылъветъ изъ лъсу, сядетъ на дорогъ, подложитъ ноги подъ колеса, да и сидитъ; хочешь въжай, хочешь стой; повдишь— убъетъ, не повдишь—плати деньги. А что жидамъ отъ нихъ доставалось? бъда! «Ихавъ жидъ изъ ярмарку,—разсказываетъ старикъ Платонъ Завгородий,—тай ставъ коло лиска напувать коній. А тутъ вылазе изъ байрака съ кіюрою гайдамака. Поставывъ кій передъ жидомъ тай каже: «купи, жиде, кій!»— «А на-що винъ мини?» А той якъ пидниме кіскъ та по плечахъ жида. «Купи, жиде, кій!»— «Не шуткуй, я то куплю, я бачу, що винъ мини треба. Шо винъ у тебя стоить?»— «Пьятле-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Описаніе Україны, Спо., 1832, стр. 47.

сятъ карбованцивъ». — «Ну, я бачу, що винъ стоить, бери гроши . Отдавъ жидъ гроши, а кіекъ схоронивъ у визъ, тай поихавъ до дому. Прынхавъ до дому, коли це выскочила жидивка оглядать, що жидъ прывизъ. Побачила кіёкъ тай пыта: «Шо це таке?» — «Кіёкъ!» — «А де ты ёго взявъ?» — «Кунивъ». — «А шо ты за нёго давъ?» — «Пьятдесятъ карбованьцивъ». — «Шо ты здуривъ?» — «Цыть, серце, якъ бы ты тамъ було, то ты бъ и сто дало».

Отъ Романкова и до самаго Екатеринослава тянутся одно за другимъ пять селъ, на столько слившихся одно съ другимъ. что ихъ можно принять за одно сплошное громадное село. У запорожцевъ здёсь надёланы были въ разныхъ мёстахъ ходы и лехи, въ которыхъ они хоронили свое добро и сами прятались на случай внезанныхъ набъговъ со стороны непріятелей. Первое изъ такихъ селъ, стоящее на семь верстъ ниже Романкова, есть село Камянское, названное по скаламъ, разбросаннымъ противъ него у берега Днъпра и расположенное противъ большого острова среди Дивира, Слюсарева. Это село издавна принадлежало къ вольностямъ запорожскихъ козаковъ, но первая церковь, во имя Пресвятой Богородицы, устроена въ немъ не ранъе второй половины ХУПІ въка. Въ видъ остатковъ старины въ этой церкви хранятся: чаша, серебряная, повлащенная, пожертвованная въ 1777 году войсковымъ старшиной Лукьяномъ Пвановичемъ Великимъ; дискосъ, купленный въ 1795 году Степаномъ Качаномъ; напрестольный крестъ, ръзной, въ серебряной оправъ, и серебряная гробиица, сооруженные войсковымъ старшиной Макаромъ Ногаемъ въ 1779 году; блюдо для всенощиаго бдёнія и шесть церковно-богослужебныхъ книгъ, изъ коихъ четыре имбютъ следующія интересныя надииси: «Куплена сия книга Деяній святыхъ апостоль рабомъ божіннь савою и братамы его Іоанномъ и антономъ Сти запорожской козаками куреня бруховецкаго ценою за три рублъ и отдаль (и) оную в храмъ рождества Пресвятой Богородицы находячогося всель Камянкъ в областы Съчы запорожской за священника отца Демияна Иванова и другого священника отца власия Нестерова и будучихъ в то время ктиторей якова Манжедовского и василія Иванова 1757 году декабря 28 дня». «Сия книга глаголемая менея купленная козакомъ куреня кущовскаго федоромъ Бабкою за цену два рубли і пятьдесять копискь до неркви рождества богоматере в село Камянское волностей запорожскихъ вовёчно владёніе даби отъ оной церкви не отлучать 1759 года іюня 12 дня августа 1». «Сія книга глаголемая октоихъ куплена козакомъ куреня ведмедовскаго Іаковомъ безрукавимъ до храму рождества пресвятія богородици которая книга священнику Демьяну Иванову вручена при свидътелю ктитору евстафію кравченку (,) Михайду Гдеменку да якиму снъжку 1769 года марта 29». «Сія кинга глаголемая авалогионъ куплена вбогоснасаемомъ градъ киевъ козакомъ куреня тимоштвскаго евстафиемъ нестомъ денежно за цтну рублей за 12 и 50 копеекъ волность запорожскую всело Каменское до храму рожества богородици во въчное владъние и чтоб какъ и священниковъ такожъ и дьячковъ и испротчих людей никакой продажнивости не имъли и не причит... во въчное владъніе вцерковъ отдано и записано при той же церкви ктитору максиму чорному запорожской». Всж четыре кинги печати кіевской.

Смежно съ селомъ Камянскимъ находится село Тритузное, расположенное по возвышенности праваго берега Дибпра, противъ острова Гречанаго и заборы Ръчицкой, находящихся въ ръкъ. По объяснению старожиловъ, село получило свое название отъ запорожца-гииздюка, Данила Семененка. «Пьяникуватый бувъ чоловикъ; якъ напьетця, такъ и крычитъ: «о, у мене три сыны, якъ три тузы; я на сынивъ, якъ на тузивъ надиюсь! То й прозвали его Тритузомъ, а по нему й село Тритузнымъ». Село Тритузное принадлежало къ кодацкой паланкъ, и первая церковь основана здъсь въ 1784 году, что видно изъ указа, хранящагося въ настоящее время въ церкви, подписаннаго преосвященнымъ Товомъ и заведеннаго въ нумеръ 3909. Вторая церковь заложена въ 1820 году на мъсто сгоръвшей. Въ настоящей церкви изъ древностей, кромѣ названнаго указа пр. Іова, есть только четыре церковно-богослужебныхъ кишги черниговской, московской и петербургской печати, изъкоихъ одна имѣетъ такую надпись: «Сия книга глаголемая октоихъ ставшая раба божия павла инсменого товариша куреия ткуринскаго умершаго року 1768 году марта в 6 день».

Непосредственно ниже села Тритузнаго стоитъ село Карнауховка, противъ острова Просереда и заборъ Ясеноватой и Липовой въ Дибирб. Она получила свое название отъ запорожскаго козака Семена Карнауха, жившаго здёсь зимовникомъ и приписавшагося къ новокодацкому приходу. А прозванъ онъ быль Карнаухимъ потому, что быль безухъ: «чи на войнъ одрубали, чи на морози поотмерзали». Основание села положено въ 1737 году. Спустя немного посяв этого времени въ немъ устроена была первая деревянная церковца, въ родъ молитвеннаго домика, по преданію крытаго камышомъ. Въ 1771 и 1772 году въ село Карнауховку проникла моровая язва, и тогда жители ея, по внушенію монаха Івана. Кайдаша 1), устроили у себя икону святой великомученицы Варвары, и передъ ней просили у Бога защиты отъ губительной смерти: Послъ этого, когда моровое повътріе миновало, жители Карнауховки обратились въ запорожскій Кошъ, а черезъ него въ старокодацкое духовное правление о дозволении имъ построить новую церковь, во имя избавительницы отъ смерти Варвары, въ своемъ сель. Кошевой атаманъ, Петръ Ивановичъ Калиншевскій, съ войсковымъ старшиною обратился по этому поводу къ митрополиту кіевскому Гаврінду съ оффиціальной бумагой, на что митрополить отвътиль дозволеніемь о построеніи вы сель Карнауховкъ желаемой козаками церкви. Мъсто для церкви освящено въ 1773 году, 18 августа, и первыми священниками къ ней посвящены были козакъ куреня Каневскаго, Василій Трофимо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. объ немъ «Матеріалы для историко-статистическаго описанія екатеринослав. епархін». Екатеринославъ, 1880 г., т. I, стр. 82.

вичъ Удовицкій, и козакъ того же куреня Ісремія Леонтовичъ. Церковь устроена была деревянная, о пяти главахъ, освящена черезъ два года послѣ основанія и существовала до 1858 года, когда внезанно была разрушена сильной бурей. Въ 1861 году устроена была третья церковь, существовавшая до 1886 года и сгорѣвшая отъ случившагося въ ней пожара.

Изъ древнихъ вещей, теперь хранящихся въ сосъднемъ селъ Таромскомъ, достойны внимація следующія. Евангеліе московской печати 1771 года съ наднисью на страницѣ 425 мѣсяцеслова: «Мъсяца марта 29 числа 1775 года сотворенная вновь въ Карнауховкъ церковь Свято-Варваринская 1) освящена священникомъ старокодацкимъ Григоріемъ Порохнею соборнѣ по благословению Кіевскаго митрополита Гаврінла перваго. Тояжъ церкви первый настоятель священникъ Василій Удовицкій. Второй настоятель священникъ Іеремія Леонтовичъ». Евангеліе второе печати кіевской, 1771 года, съ надписью по листамъ: «Сію книгу священное евангеліе отмѣниль рабъ божій курсия канъвскаго товаришъ Кариъ дурдука о своемъ здравін и за отпущеніе грѣховъ и за покойнихъ родителей своихъ евстафія и марін до храму святія великомученици варвари в село Карноуховку 1774 году февраля 12». Евангеліе третье, московской печати 1771 года, съ надписью по листамъ: «Сию книгу Евангеліе отміниль рабь божій житель новокодацкій поанъ Разинченко о своемъ здравін и супруги своей Екатерини и за упокой помершихъ поана (,) Стефаниды родителей и помершихъ же сродниковъ Кодрада (Кодрата) Аккилини (,) носифа (,) Корнъя и Өеодосія кцерквъ святия великомученици христовой варвари всело Карноуховку волностей запорожскихъ 1775 году сентября 20 (.) притомъ бившихъ перею тоей же церкви василію Удовицкому и ктитору тишку рибалкъ и прихожанахъ ноану Забару и даврѣну Соколовскому и клушнику василю

<sup>1)</sup> Вторая по времени.

По . . . . ». Евангеліе четвертое, московской печати 1785 года, съ надинсью: «Отмъниль рабъ божій бывшой козакъ власъ ивановъ сынъ кривой... Сіл книга Евангеліе въ простомъ переплеть въ городъ Полтавь у мъщанина Кирилла Ивановича кунлена за семь рублей къ церкви Карноуховской свято Варваринской состоящей въ убзаб Екатеринославскомъ на коштъ тамошняго прихожанина Власа Пванова кривого. Записаль и договориль оправить серебромъ показанной церкви священиикъ Василій Удовицкій 1785 года іюня 23 дня». Серебряная позлащенная чаша. «Сію чашу, дискосъ зв'єздину и джи (лжицу) отмёншть рабъ божій товаришть кур. (куреня) канёвского романъ строцинскій за себе и за помершихъ родителей федора и меланіи въ село карноуховку до храму святія великомученици варвари 1775 года мъсяца октября 1 числа». Другая чаша, серебряная позлащенная: «Стью чашу отминать рабъ божій стефанъ самсіка о себѣ и завиокой родітелей нестора и ефимію до храму великомучениці варварі всело карноуховку 1777 года». Серебряная позлащенная дарохранительница съ надинсью: «1777 года: Здълана: Сия Гробница до храму в. м.: варвари всело: карноуховку кузмою афанаспечемъ за покойного лукяна б: (бывшаго) воска запорозкого куреня канъвского за священіко (ковъ) васілія і веремія». Кресть напрестольный, весь серебряный съ пятью камнями, больше трехъ четвертей высоты, съ надинсью: «Сей крестъ отмѣнилъ власъ кривой о своемъ здравін а за упокой родителей поани (а) и агрипину всело карноуховку до храму великомученичи варвари 1775 году октября». Крестъ напрестольный, рёзной въ серебряной оправъ, высоты ивсколько больше трехъ четвертей. «Сей крестъ сооружиль рабъ божій Димитрий на брание убиенні до храму святия великомученицы варвари велободу кореукову а стараниемъ атамана ефрема иванови (ча) каневского 1771 года мѣсяца сентеврия 19 числа». Такой же крестъ съ надписью: «1775 года сооружень кресть сей въ село Карноуховку до храму святой великомученици Варвары коштомъ козака каневскаго Якима Мяко́го» <sup>1</sup>).

Непосредственно ниже села Карнауховки слъдуетъ село Тарамское, раскинувшееся между Дибиромъ и высокимъ, ночти отвёснымь, правымь берегомь его, по которому идеть отъ юга къ стверу балка Козырева. Вмъстъ съ Шошиновскимъ берегомъ Дивпра это-превосходивниее мъсто на всемъ протяжении его отъ Крюкова и до самыхъ пороговъ. Разница между этими двумя мъстами одного и того же берега та, что берегъ у Шошиновки хотя и высокъ, но не такъ крутъ, къ тому же онъ покрыть льсомь и даеть мягкое впечатльніе, тогда какъ берегь у Тарамскаго почти отв'всень, открыть и производить впечатление громадной горы, придвинувшейся къ берегу Дивира и далеко вшедшей въ него. Издали вся эта гора кажется колоссальнъйшимъ мысомъ или по-малорусски рогомъ, извъстнымъ у теперешнихъ крестьянъ подъ общимъ названіемъ Высокой горы. У Боплана эта гора называется Тарентскимъ рогомъ. Никогла не видаль я, — пишеть онъ, — мъста прекрасиће для житья и удобиве для построенія крипости, которая бы могла обстрѣливать Диѣпръ, свободно здѣсь текущій, шириною не болье двухсоть шаговь; помнится, что пуля изъ карабина моего долетала до противоноложнаго берега, который и всколько выше и называется Высокая гора (Soco gura). Къ удобствамъ Тарентскаго рога можно присоединить еще и то, что онъ окруженъ каналами, паполненными рыбой» 2). На Дивирв, противъ села Тарамскаго, слёдують одинь за другимь сверху внизь островъ Нидмижевный, принадлежащій частію таромцамъ, частію карнауховцамъ, ниже острова забора Кульмичивска, противъ двора священшика, за ней заборы Недоступова, Вовча, за Вовчей островъ Погорълый, длины двъсти саженъ, забора Рваная, Бълая, заливъ

<sup>4)</sup> Эти надписи, напечатанныя въ брошюръ «Селеніе Карнауховка» (Екатеринославъ, 1876 года, стр. 9—11) священника Іоанна Чорнаго и неполны и неточны.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Описаніе Україны. Спо., 1832 г., стр. 17.

Сомивка; съ праваго берега Дивира противъ него «густа» Сомивська забора.

Урочище Тарамское съ балкой Козыревой считалось у запорожцевъ однимъ изъ древиййшихъ займищъ, принисаннымъ къ заново-кодацкой наланкъ. Въ 1764 году урочище Тарамское объявлено было государственною воинскою слободою, а въ 1794 году здъсь освящена была первая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Въ настоящее время эта церковь считается одною изъ бъдиъйшихъ по части древностей: кромъ двухъ церковно-богослужебныхъ книгъ, да и то конца XVIII въка. въ ней инчего иътъ достопримъчательнаго.

За селомъ Таромскимъ слъдуетъ село Сухачевка, расположенное у берега Дибира, противъ острововъ Баранченкова. среди рфки, и Чайчина, къ лѣвому берегу ся. «Тутъ живъ запорожець-чумакъ, Иванъ Сохачъ; багатенькій бувъ: возивъ по шисть, но внеимъ у дорогу споряжавъ». Сохачъ былъ и первымъ колонизаторомъ этого села, населивши его выходнами изъ-подъ Сорокъ и Кобелякъ, но преимуществу родственниками и знакомыми своими. Послъ уничтожения Сичи, здъсь не мало осълось и собственно запорожскихъ козаковъ. Иослъ объявленія слободы Половицы губернскимъ городомъ Екатеринославомъ. часть крестьянъ ея, по распоряжению начальства, отведена была для жительства по околичнымъ селеніямъ; тогда и въ селеніе Сухачевку прибыли новые поселенцы; они перенесли съ собой упраздненную церковь изъ Половицы въ Сухачевку казанской Божьей Матери; однако, спустя немного времени, нашли болбе цълесообразнымъ устроить у себя новую церковь, во имя апостода Іоапна Богослова, освященіе которой состоялось 23 сентября 1795 года; впоследствін къ ней прибавлена была колокольня и перенесены были иконостасъ, чаша и ризы изъ молитвеннаго дома, бывшаго въ слободъ Половицъ, до объявленія ея Екатеринославомъ. Въ настоящее время нигдѣ нѣтъ такой бёдности по части древностей, какъ въ Сухачевкё: въ ней есть одна единственная книга цвътная тріодь, напечатанная въ черниговской типографіи, при архимандритѣ Сильвестрѣ. въ 1753 году.

Смежно съ селомъ Сухачевкой стоитъ село Діевка, раздъляющееся на собственно Діевку и Ростыковку и расположенное но тому же правому берегу Дивпра противъ острова Порового, иначе Спорнаго, имѣющаго въ длину до трехъ верстъ. «Діевка зветня видъ того, що туть живъ запорожень Максимъ Дій, по торговій части, а Ростыкивка— живъ запорожець Ростыка». Документально извъстнымъ урочище Дія становится уже съ 1755 года. Максимъ Дій сперва служиль запорожскимъ войсковымъ старинной, потомъ съ дозволенія новокодацкаго полковника, заняль себъ землю около Новаго-Кодака, вызваль своихъ родныхъ изъ-подъ города Конотопа и завелъ обширный зимовникъ, послужившій началомъ села Діевки. Съ теченіемъ времени въ Діевку перешла и часть жителей Новаго-Кодака, когда сюда переселились обитатели города Екатеринослава 1-го. Въ 1798 году Діевка объявлена была государственною казенною слободою, а въ 1803 году въ ней устроенъ быль временный деревянный молитвенный домъ, впредь до окончанія каменной церкви во имя Воздвиженія честнаго креста. Изъ древностей въ церкви села Діевки сохранились только тъ, которыя были перенесены сюда изъ Новаго-Кодака. Таковы: евангеліе, одниъ аршинъ высоты, три четверти аршина ширины, московской печати 1759 года; чаша серебряная позлащенная съ падписью: «Сия чаща масіма герасімовича журби і жены его анни михайловны и чадъ ихъ сооружиль отъ своихъ трудовъ до церкви николаевскои новокодицкои ради спасенія и всегдашняго помяновенія»; напрестольный кресть, разной въ серебряной оправа съ налписью: «Сей кресть стараніемь и коштомъ козака куреня поновичевского василія урского за унокой рабовъ родителей своихъ романа евдокию ивана и федора мъстечко ново Кодакій до храму николая 1726 году мёсяца гевара 30»; икона Николая Чудотворца въ серебряной шатъ съ надписью на ней: «Сія шата здълана коштомъ и стараніемъ мазима герасимовича журби козака и жителя новокодацкаго 1772 года мѣсяца декабря 2 дия»; здѣсь же еще четыре боковыя иконы въ серебряныхъ шатахъ, сдѣланныхъ тѣмъ же Журбою. Изъ кингъ кромѣ упомянутаго евангелія имѣются еще двѣ: минея и служебникъ старой печати кіевской, 1750 года.

Изъ урочищъ села Діевки замѣчательны: Сичова гора, городокъ и балка Безиьята, за могилой Робленной. Сичова-гора названа отъ того, что тамъ занорожцы, «сильно выбивали ляхивъ: якъ було орешъ на цій гори, то все головы валяютця». Городокъ находится въ трехъ верстахъ отъ села Діевки, въ хуторѣ Вонючкахъ; «тамъ колись жили татары». Можетъ быть это относится къ набѣгу татаръ между 1768 и 1769 годами. Балка Безиьята, по теперешнему Кринична, нолучила свое наименование отъ того, «то въ неи илодятця було чорты безиьяти».

- А видъ чото ти чорты звутця безпьятыми?
- А отъ видъ чого. Це дило йде ще видъ сотворенія мыра. Якъ Господь людей создававъ, то создавъ винъ упередъ теля; кинувъ его черезъ лиску, воно й побигло. У другій разъ создавъ винъ порося; кинувъ сто черезъ лиску, воно тежъ побигло; у третій разъ Богъ создавъ дитыну; ставъ ін видати черезъ лиску, а мате за илече: «а, Господи милостивый, не кидай, бо воно маленьке, убъетця». — «Ну, коли тоби шкода ёго. такъ ты буденъ глядити его до трехъ годъ». А чортъ те все бачивъ тай каже: «дай я зроблю таке, шобъ его людей поило». И зробивъ винъ вовка. Дме-дме, а винъ ниякъ не оживе. Коли ось иде Богь, чорть и давай его интати: «що ты таке робишь, шо тильки надмешъ, кинишъ черезъ лиску, а воно и побижить». — «А кого ты зробивъ?» «Вовка». — «Гмъ, такъ ты оттягии его до кручи надъ ричку, стань у рядъ въ нимъ тай кажи: «устань, вовче, та зъншъ чорта, а самъ мерши у волу «и илыгай». Чортъ послухавсь. Узявъ вовка притягъ отъсюда до Дишра, ставъ у рядъ зъ нимъ тай каже: «устань, вовче, та зъщиъ чорта!» Вовкъ и схвативсь. Не всиивъ чортъ и въ воду илыгнуть, а винъ его за пьяты, та такъ и одкусивъ. И стали

чорты безньяти. Отутъ у ихъ на бальци саме збиговыще було; за ними уже й балку прославили Безньятою».

Последнее село, на пути отъ посада Крюкова до города Екатеринослава, есть Новый-Кодакъ, расположенный вдоль праваго берега Дивира, среди зыбучихъ несковъ, противъ острововъ Насыпного и Каменскаго, покрытыхъ мелкою лозой и травой. Когда возникъ Новый-Кодакъ, — сказать съ точностію нельзя, такъ-же точно, какъ нельзя сказать и того, почему онъ получиль такое названіе. «Тамъ живъ (ниже Екатеринослава) батька Кодакъ, а туть (выше Екатеринослава) сынъ Кодакъ». Но это такъ-же въроятно, какъ батько Чугъ (откуда будто-бы Чугуевъ) и сынъ Кермень-Чугъ (откуда будто-бы Кременчугъ). Названіе Новаго-Кодака мы не встрвчаемъ ни въ XVI ввкв, ни въ началь XVII-го, и ни Эрихъ Ласота, ни Боиланъ, ни Ригельманъ, ни Самовидецъ, ни Величко, ни даже баснословъ историкъ Конискій ни одинмъ словомъ не упоминають объ немъ. Итть объ немъ ничего и въ актахъ Южной и Западной Россіи. Одинъ только авторъ «Матеріаловъ», бывшій преосвященный екатеринославскій, Феодосій, ув'вряеть, что Новый-Кодакъ существоваль вийсти съ приходскою церковью во имя св. Инколая уже въ 1650 году 1). Изъ исторін А. А. Скальковскаго можно понять, что еще въ 1656 году Запорожье раздълялось на пять паланокъ, въ числъ конхъ была и Кодацкая паланка, средоточіемъ которой быль укрышенный городь Новой-Кодакъ 2). До самаго конца XVIII въка Новый-Кодакъ стоялъ на пути большой дороги изъ Батурина черезъ Гадячъ, Полтаву, Кобыляки, Переволочну, Сичу и до самаго Перекона. Для этого черезъ Дивиръ у Кодака устроена была переправа, доставлявшая ея содержателямъ огромные доходы. Это была вторая запорожская переправа черезъ Дивиръ. Отсюда немудрено, что уже подъ конецъ ХУП

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Матеріалы для историко-статистич. описанія. Екатеринославъ, 1880 г., т. I, стр. 25.

<sup>2)</sup> Исторія Новой Свчи. Одесса, 1885 г., ч. І, стр. 31.

въка, въ особенности-же въ началѣ XVIII, близь Новаго-Кодака группируются такъ-называемые запорожскіе гипадюки, т. е. семейные козаки, занимавшісся коневодствомъ, скотоводствомъ, а отчасти и хлѣбонашествомъ. Быстрый ростъ Новаго-Кодака пріостанавливается только на время отъ 1709 по 1734 годъ, когда запорожцы, послѣ битвы подъ Полтавой, ушли на земли крымскаго хана. Но съ возвращеніемъ ихъ въ Россію прежнее значеніе Новаго-Кодака также возвращается; въ 1750 году онъ уже именуется наланочнымъ городомъ; въ немъ имѣютъ свое мѣстопребываніе полковникъ, эсаулъ, писарь, шафарь съ помѣщеніями для нихъ и для наланочной канцеляріи; церковь его, устроенная въ честь святителя Николая, именуется уже соборною.

Въ 1770 году въ соборной николаевской церкви нашлась было и новоявленная икона Богоматери, подобіемъ ахтырской чудотворной, мёрою въ ноль-аршина съ тремя вершками высоты, полъ-аршина съ вершкомъ ширины, на линовой склеенной доскъ, съ потемнъвшими отъ пожара красками. Она стояла сперва въ церковномъ притворъ старой николаевской церкви Новаго-Кодака, потомъ перешла въ ризницу, изъ ризницы въ пономарию, а изъ пономарии въ алтарь повой николаевской церкви, гдв поставлена была за престоломъ, въ особомъ кіотв. На ней вистло болте двадцати серебряныхъ привтсокъ. Говорили, что она творитъ чудеса. Тогда самъ Кошъ сдълалъ прединсаніе поставить эту икону, въ новомъ кіотъ, за лъвымъ клиросомъ, на виду всёхъ. Но внослёдствін она была взята изъ Новаго-Кодака преосвященнымъ Евгеніемъ и перенесена въ ризницу полтавскаго крестовоздвиженскаго монастыря; отсюда неревезена въ г. Екатеринославъ и изъ Екатеринослава отправлена въ Самарскій пустынно-николаевскій монастырь.

Однако это обстоятельство нисколько не помѣшало дальнѣйшему благосостоянію ново-кодацкаго прихода: въ 1773 году здѣсь было семь священниковъ и четыре дьякона. Тогда за Новымъ-Кодакомъ считалась вся мѣстность снизу отъ Ненасытецкаго ретраншемента и Стараго-Кодака и сверху отъ Каменского и Романкова. Въ 1777 году бывшее до этого времени въ Старомъ-Кодакъ такъ-называемое Духовное Правление замънено Правленіемъ Славянскимъ, а впредь, до открытія самаго города Славянска, пребываніе его пазначено въ город'я Новомъ-Кодак'я, къ которому, кромъ собственной церкви, принисаны были еще и другія въ селахъ: Карнауховкъ, Камянскомъ, Старомъ-Кодакъ, Волошскомъ, Покровскомъ, Никитинъ, Омиловомъ и два ретраншемента Кинбурнскій и Збурьевскій. Съ 1780 года, по распоряженію князя Г. А. Потемкина, Повый-Кодакъ долженъ быль едблаться предмъстіемъ города Екатеринослава, перенесеннаго съ ръки Самары, при впаденін въ нее ръчки Кильчени, въ бывшую запорожскую слободу Ноловицу, и временно замѣнить собой этоть городь. Спустя два года послѣ этого, въ Новомъ-Кодакѣ возникла другая церковь во имя сошествія св. Духа, сперва въ качеств'в кладонщенской, потомъ въ качеств'в приходской, а черезъ одиннадцать лётъ къ ней прибавленъ придёлъ во имя св. Михаила, киязя черниговскаго; спустя девять лёть носле этого и деревянный николаевскій соборъ вельно было заміннть каменнымъ.

Намятинками усердія жителей Новаго-Кодака къ церкви служать сохранившіяся до настоящаго времени разныя церковныя вещи, каковы: икона святителя чудотворца Николая, въ серебряной ризѣ съ наднисью: «Сей блать отмѣниль войска занорожскаго низоваго судия ніколай тимовеевичь, куреня деревяннѣвского вново-кодацкой богоматере 1772 года мая 15 д»; напрестольный кресть рѣзиой въ серебряной оправѣ съ надписью: «Отмѣниль сей кресть атамань куреня незамайвского стефань Чубъ вмѣстечко новии кодакъ до храму святителя христова николая завнокой аванасия Бѣлого и завнокой родителя Ноана»; напрестольный кресть силошной серебряный съ финифтью: «Сей кресть отмѣниль бившаго заноржа (занорожья) козакъ леонтій лефсинь за унокой родителей своихъ евстафія и маріи за отпущение грѣховъ ихъ вгородь новий кодакъ дохраму

соществъя святаго луха»; евангеліе, московской печати 1760 года. съ надписью: «сія кныга священное евангеліе купленное вновун стиы запорожской за денги бившого судін запорожского войскового Грыгорія Якимова Лабуровскаго вцерковъ новокодацкую святителя христова инколая ценою засто рублей 1764 года вгенварт мъсяцъ по смерти его а по объщанию еще вживихъ бившого а нынъ усощимъ находящагося (.) а ежели какой худой случай кодаку и изгнаніе будеть то сіе евангеліе приказаль онъ Григорій вживихъ еще будучи взимовнику своему состоящему (,) вездѣ честному іерею новокоданкому Артемію іванову изъ церкви взять и где прійдется церковь будеть жить и служить онимъ владать вжино (.) при чемь биль свидатель изъ куреня взимовнику покойного бившій яковъ прозиваемій якубъ»; всенощное блюдо, серебряное позлащенное, съ надписью: «сне блюдо здъдано коштомъ козака канивскаго максима комлика а стараніемъ священника стефана малишевича дохраму новокодакского святониколаевского 1773 году»; трикирій, серебряный съ надинсью: «Сей подсв'ящинкъ зд'вланъ коштомъ козака пластуновского самуила комлика а стараніемъ священника стефана малишевича до храму новокодацкаго святониколаевскаго»; двѣ ризы, одна на красномъ бархатъ съ кованнымъ изъ серебра оплечьемъ, съ изображениемъ святителя Николая, другая, шитая серебромъ и золотомъ, съ изображениемъ креста на оплечьъ; церковный уставъ, московской печати 1749 года; большой часословъ, московской печати 1753 года; козацкій поясъ, краснаго цвъта, издълія персидскаго сырцу, длины восемь аршинъ, инприны почти двъ четверти, съ посеребренными концами, складывавшійся втрое. Кром'в этихъ вещей, пожертвованныхъ запорожскими козаками, въ церкви Новаго-Кодака есть еще ийсколько вещей, купленныхъ другими лицами. Таковы, напримъръ: запрестольный серебряный крестъ высоты два аршина и три четверти, купленный въ 1786 году на средства церкви завъщаніемъ протоїсреєвъ Өсодора, Оомы, Іоанна Быстрицкаго и Кодрата Сіверскаго; крестъ, купленный сыномъ Петра Баштаницкомъ; евангеліе, пожертвованное Павломъ

Малымъ; евангеліе, едёланное на средства Ивапа Семергесика; служебникъ, пожертвованный Иетромъ Якименкомъ.

Уже съ 1785 года Новый-Кодакъ сталъ именоваться въ перковныхъ бумагахъ, а съ 1787 и въ правительственныхъ городомъ Екатеринославомъ. Въ это время его посътила императрица Екатерина II, когда вхада изъ Шошиновки въ Половицу, во время своего путеществія по Новороссін. Въ трехъ верстахъ около Кодака, близь корчмы запорожна Галайлы. Екатерина II встратилась съ австрійскимъ императоромъ Іосифомъ ІІ. прівхавшимъ на встръчу ей черезъ Херсонъ. Это было 6 мая вечеромъ. 1787 года <sup>1</sup>). Въ памяти мёстныхъ старожиловъ это свиданіе императрицы съ императоромъ у корчмы Галайды ознаменовалось счастьемъ для последняго: высочайшею волею быль освобожденъ отъ рекрутчины Галайды илемяниикъ; Левъ Боровиковскій, впоследствін пріобревшій громкое имя церковнаго живописца. Того же дия, при въбздъ въ Новые-Кодаки, высокіе нутешественники были встръчены княземъ Потемкинымъ и губернаторомъ екатеринославскаго намъстинчества, И. М. Синельпиковымъ, у тріумфальныхъ воротъ, разукрашенныхъ гирляндами цватовъ и золотыхъ колосьевъ, съ надписью большими золотыми буквами: «Твоя отъ твоихъ, тебъ приносящихъ». Потемкинъ и Синельниковъ стояли на коленяхъ и держали въ рукахъ хлебъсоль. Императрица пом'єстилась въ нарочно устроенномъ для нея временномъ деревянномъ дворцъ, построенномъ сперва въ Царичанкъ, но потомъ перенесенномъ въ Новый-Кодакъ. Императору отведена была квартира въ домѣ священика Кодрата Сѣверскаго. Въ Новомъ-Кодакъ императрица провела весь день осьмого мая <sup>2</sup>), ожидая прибытія своихъ судовъ по Дивиру. Для пристани судовъ, на берегу Дибира, устроена была башия,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ «Диевникъ» Храновицкаго (Спб., 1874 г., стр. 34) сказано, что было 7 числа утромъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Но словамъ 104-летняго запорожда Н. Л. Коржа, она пробыла въ Новомъ-Кодакъ двъ недъли, по это не согласуется съ показаніемъ «Журнала путепнествія Екатерины П» (Москва, 1787 г.).

въ родъ колокольни, безъ крыши, съ небольшимъ куполомъ. на подобіе маковки, вся расписанная разными цвътами; изъ башни вель къ ръкъ небольшой мостикъ. Скоро прибыли в суда. Тогда отдано было черезъ князя Потемкина приказаніе спросить у мъстныхъ лоцмановъ, могутъ ли царскія суда пройти черезъ пороги. Лоцманы, осмотръвъ суда, отвъчали, что они могутъ пройти, но въ томъ случав, если въ нихъ замёнить руди на стерна или опочины, т. е. длинныя, на подобіе лопать. весла. Императрицъ донесли объ этомъ, и она дала свое согласіе. Посав этого однако она сошла черезъ башню на мостикъ къ Дивиру и приказала ивсколькимъ судамъ съ придвланными стернами сдёлать и сколько движеній по рёкі. Приказаніе ея было исполнено, и плававшія суда не оставляли ничего желать лучшаго. Императрица осталась довольна распоряжениемъ Потемкина и вубств съ этимъ пожелала знать имя атамана лонмановъ. Ей назвали. Это быль житель Лоцманской-Каменки. Монсей Ивановичъ Полторацкій, при коемъ быль и помощникъ. житель Старыхъ-Кодакъ, Степанъ Кузьмичъ Непокрытенко. Послъ этого, назначивъ день для выхода судамъ къ порогамъ, императрица возвратилась во дворецъ и на другой день, 9-го мая. въ 9 часовъ утра, въ сопровождени всей своей свиты, сухиль путемъ убхала въ слободу Половицу, гдб воздвигался городъ. долженствовавшій, по словамь князя Потемкина, прославить ея имя. Въ то время вся Половица представляла изъ себя громадивнини складъ разнороднаго строительнаго матеріала; даже предивстья ея были загромождены множествомъ камней, извести. алебастра и киринча съ ихъ заводами, а берега Дибира покрыты были илотами сплавнаго строеваго лъса.

Кто и когда основать слободу Половицу, исторія не знасть. На этоть счеть существують лишь одни преданія да ученые домыслы. Половицу производили оть изв'єстнаго древней Руси народа половцевь, оть перваго насельника ся Ноловика; оть полуницы, въ обиліи росшей зд'єсь; оть полона или пл'єна, потому что зд'єсь татары переправляли черезъ Дибпръ пл'єнныхъ христіанъ; отъ полового, въ смыслѣ желтоватаго, подобнаго цвѣту микины, какимъ будто-бы отдавались берега Диѣпра, гдѣ стояла слобода; отъ половье, въ смыслѣ улова или полеванья, такъ какъ въ лѣсахъ, принадлежавшихъ слободѣ, ловили звѣрей; отъ половы: «здѣсь жили запорожцы-хлѣборобы и у нихъмного было половы»; отъ поля, такъ какъ слобода стояла въ полѣ; отъ половины, потому что половина слободской земли принадлежала монастырю, и наконецъ отъ рѣчки Ноловицы, протекавшей черезъ слободу и впадавшей въ Диѣпръ. Чему-же вѣрить? Всего вѣроятиѣе, кажется, будетъ послѣднее толкованіе: слобода Половица получила свое названіе отъ рѣчки Половицы; но тутъ опять можетъ явиться вопросъ: отчего же рѣчка Половица получила такое наименованіе? Отвѣтить на этотъ вопросъ нѣтъ возможности въ виду отсутствія какихъ-бы то ни было указаній,

Документально изв'єстно, что начало поседенія Половицы относится къ 1750 году. На картъ Де-Боксета, составленной въ 1751 году; Половица помѣчена уже слободой. Въ 1768 году ее посътиль главный командирь повороссійской губерніп генераль Исаковъ. Въ 1768 и 1769 году она осталась нетронутой во время набъга татаръ на Малороссію; въ 1779 году она состояла въ саксаганскомъ убздъ славянской провиний. Въ то время слобода Половица сидъла по балкамъ Крутенькой, впоследствін названной Бобыревой, Сухому-байраку, впоследствін Войцеховой, Кленовой и Долгой, противъ двухъ острововъ въ Дивирь: Чортова, небольшого островка, и Монастырскаго, больщого острова. Мъстность, гдъ сидъла Половица, покрыта была лісомъ дубовымъ, кленовымъ, поросла камышомъ, травой, вдоль берега Дивпра и по его островамъ. Между льсомъ тянулись огороды, на которыхъ росла кануста, подсолнечники, табакъ. На горъ, противъ берега, стояли вътрянки, крытыя камышомъ, а въ Дивиръ устроены были водяныя мельницы, которыя стучали и день и ночь. Самая слобода представляла изъ себя кучки хатокъ, частью деревянныхъ, частью земляныхъ, то тамъ.

то сямъ разбросанныхъ: «хата отъ хаты геть-геть». Населеніе ея состояло главнымъ образомъ изъ запорожцевъ, поселившихся здѣсь еще до уничтоженія Сичи, а потомъ и изъ тѣхъ, которые прежде жили на Пидпильненской Сичи и принуждены были отсюда удалиться. Не мало было также здѣсь и выходцевъ изъ Польши. Жители занимались коневодствомъ, скотоводствомъ, обрабатывали землю, косили сѣно, разводили ичелу.

До 1779 года слобода Половица была приписана къ соборной инколаевской церкви Новаго-Кодака, но въ это время жители Половицы ръшили построить у себя собственную. Старателями по этому дълу были есаулы: Лазарь Глоба, Игнатъ Каплунъ, Андрей Мандрыка, полковой хорунжій Данило Косолапъ, ктиторы Федоръ Крышка и Федоръ Скокъ и громадскій писарь Василій Кіяница. Мастеръ быль приглашенъ изъ села Каменского, Данило Деревянка. Церковь уже была окончена въ 1783 году, какъ б августа этого же года, неизвъстно отъ какой причины, загорълась и вся, кромъ иконостаса, сторъла. Жители Половица вновь начали заготовлять матеріалы для церкви, но. прослышавъ, что правительство имъетъ намърение на мъстъ Половицы сосновать городъ Екатеринославъ, пріостановились; рвшено было только испросить позволение о построении въ слободъ молитвеннаго дома. Дозволение было получено въ 1786 году.

Между тъмъ слухи о переименованіи Половицы въ Екатеринославъ дъйствительно оправдались. Екатеринославъ уже раньше этого существовалъ. Онъ былъ основанъ, по мысли азовскаго генералъ-губериатора Василія Алексъевича Черткова въ 1777 году, при впаденіи ръчки Кильчени въ ръку Самару, въ пяти верстахъ отъ теперешняго самарскаго моста лозовосевастопольской желъзной дороги. Здъсь онъ просуществовалъ цълыхъ пятнадцать лътъ, но потомъ, вслъдствіе неудобствя мъстности, имъ занимаемой, подверженной постояннымъ наводненіямъ и оттого очень нездоровой, въ 1780 году былъ перенесенъ къ Новобогородицкой кръпости, на четыре версты ниже,



Ч. І. Рис. 1.

:31

H Ъ

Ь, Ъ

Re Ш a

33

Пушки, собранія А. Н. Поля.



противъ теперешняго села Одинковки, новомосковскаго увада. Но отсюда городъ былъ перенесенъ въ слободу Половицу, а пока жители его должны были располагаться въ городъ Новомъ-Кодакъ. Такъ и приступили къ построенію города Екатеринослава въ запорожской слободѣ Половицѣ. Въ то время лучшія мѣста занималь здѣсь польовой есауль Лазарь Глоба: онъ былъ выходецъ изъ Новаго-Кодака; жилъ онъ въ Половицѣ на той самой горѣ, противъ которой стоитъ въ Диѣпрѣ островъ Монастырскій; здѣсь онъ развелъ большой садъ, при содѣйствіи запорожцевъ Никиты Коржа и Пгната Канлуна. Вверхъ противъ сада красовалась рожь Коржа, а внизъ отъ сада, въ монастырскомъ проливѣ, стучали двѣ водяныя мельницы Глобы. Какъ разъ въ это время въ слободу Половицу прибыла императрица Екатерина II изъ города Новаго-Кодака.

На возвышенности праваго берега Дивира, тамъ, гдв онъ. поворотивъ съ востока на югъ, образуетъ довольно шпрокій и возвышенный полуостровь, устроена была изъ камия, среди зелени майскихъ цвътовъ, царская палатка съ походной полковой церковью, у которой встратиль великую императрицу архіенисконъ екатеринославскій, херсонскій и таврическій, Амвросій, съ крестомъ въ одной рукъ и съ святою водою въ другой. Выслушавъ литургію въ походной церкви и приложившись ко кресту. императрица прошла къ тому мъсту, гдъ предположено было воздвигнуть для города соборъ, спустилась по ступенькамъ въ выкопанный для фундамента ровъ, и тутъ, поцъловавъ крестъ, поднесенный ей преосвященнымъ, и поклонившись на всъ четыре стороны народу, положила первый камень въ основание соборнаго храма, во имя Преображенія Господня въ городѣ Екатеринославъ; послъ нея второй камень положиль свътлъйшій князь Г. А. Потемкинъ; послѣ Потемкина третій камень положиль преосвященивний архіеннскопъ Амвросій и послъ Амвросія четвертый — генераль - маіоръ губернаторъ П. М. Синельниковъ, какъ представитель народа въ екатеринославскомъ намъстничествъ.

Такъ совершилась закладка екатеринославскаго собора, но величинъ своей обширнъйшаго въ то время въ цъломъ міръ; длиною 80 саж., шириною  $22^{4}/_{2}$  саж., о двънадцати престолахъ. Съ заложеннымъ храмомъ въ Екатеринославъ по величинъ могъ сопершиать только храмъ апостоловъ Петра и Павла въ Римъ, и теперешняя ограда екатеринославскаго собора служитъ только указателемъ минувшихъ великихъ предначертаній императрицы Екатерины II, померкнувшихъ вмъстъ со смертью Потемкина и перваго губернатора Екатеринослава Синельникова. «правой руки и лучшаго друга свътлъйшаго» 1).

При гром'й пушекъ, грохот'й ружей и при восторженныхъ восклицаніяхъ народа, императрица изъ Екатеринослава направилась сухимъ путемъ дальше, къ иятому порогу на Дибир'й, Ненасытецкому.

Прошло сто льть посль этого событія, и время успьло уже многое изгладить изъ намяти народа. Теперь иныя лица, иные интересы; иныя дёла; отъ прежнихъ дёяній есть только один намеки: городской садъ Глобы, вмѣстѣ съ незатѣйливымъ намятникомъ, поставленнымъ камъ-то надъ прахомъ погребеннаго есаула; дворецъ князя Потемкина, построенный въ бывшемъ саду того же запорожскаго есаула, да три невзрачныхъ памятника, поставленных разновременно въ Екатеринославъ въ воспоминание его основательницы. За то есть здъсь такой намятникъ произыхъ временъ, о которомъ не можетъ умодчать ни историкъ, ни археологъ южно-русской исторіи. Это зам'вчательное собраніе древностей извістнаго знатока и собирателя южно-русскихъ древностей вообще, запорожскихъ въ частности, Александра Николаевича Поля. Ведя свой родъ, по женской линіи, отъ наказнаго атамана малороссійскихъ козаковъ, Навла Полуботка, Александръ Инколаевичъ Поль еще съ ранняго возраста пристрастился къ собиранію запорожскихъ древностей и, занимаясь уже болбе тридцати лётъ этимъ дёломъ, составиль у

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$  При Екатеринъ II выведенъ былъ фундаментъ собора, который стоилъ казнъ 71102 р. и 45 съ  $^{\rm 4}/_{\rm 4}$  коп.



Ч. І. Рис. 2.

Запорожецъ со статуэтки, собранія А. Н. Поля.



себя огромивінній музей, стоющій болже ста тысячь рублей серебромъ. Все собрание этого музея раздъляется на слъдующие отяблы: 1) древности каменнаго въка; 2) древности бронзоваго въка; 3) древности жельзнаго въка; 4) древности скиоскія; 5) древности запорожскія; 6) древности екатерининскія; 7) стеклянныя издёлія; 8) керамическія издёлія и 9) нумизматическая коллекція. Изъ древностей запорожскихъ особенно замъчательны слъдующія. Оружія: пушки-одна бронзовая, двъ жельзныя кованныя и двъ чугунныя литыя; мортиры — двъ мълныя и одна чугунная (см. табл. I), келена или боевые чеканы, которыми запорожцы разбивали кольчуги, сабли, копья или ратища, пули, ядра, гранаты, бомбы, картечь, дробь, рушинщы, пистолеты, ятаганы, топоры, гайдамацкіе «свячени» ножи, подітланные изъ косъ съ деревянными въ видъ крестовъ ручками, кистепи, бронзовые, мѣдные и желѣзные, якирьци для разбрасыванія ихъ по степи въ виду движенія татарской конницы, пороховницы, ноган, ременные съ желъзными дротомъ по поламъ и т. п. Сбруя: удила, стремена, желъзныя, бронзовыя и мъдныя, бубеньчики, пряжки, серебряныя, бронзовыя и жельзныя. Клейноты: перначи. булавы, трубы. Одежда: пояса, серебряные съ бляхами, длины соотвътственно животу человъка, кожанные съ металлическими петлями, шерстиныя съ крючками и т. п. Инсьменныя принадлежности: чернильницы, каламари, флакончики и одинъ выдолбленный изъ дерева портфель. Посуда: ножи столовые, вижи, тарелки, дожки, чарки, кружки съ рельефами, изображающими между прочимъ библейскихъ патріарховъ— Псаака и Іосифа, бъгущихъ въ Египетъ съ людьками въ зубахъ, бокады, кубки, бакдажки. Украшенія: перстии, кольца, серьги, позументы, статуэтки. Изъ послъдшихъ особенно замъчательна статуэточка (см. табл. II), вылитая изъ мъди, довольно изящной работы, изображающая, въ сидячемъ положеніи по-турецки, запорожца, съ чаркой въ лѣвой рукѣ, съ лицомъ въ полуоборотъ, съ раскрытымъ ртомъ для пенія. На бритой головъ статуэтки превосходно выдъляется чубъ, на верхней губъ прекрасно оттънены густые усы, на спинъ, плечахъ

и рукахъ очень хорошо отлить кафтанъ съ вылётами, а на поджатыхъ ногахъ явственно выдёляются широкіе шаровары и ниже ихъ подошвы сафьяновыхъ сапогъ. Видимо, статуэтка имѣла назначеніе если не ручки кинжала, то всего въроятнье фигурки, стоявшей на столовыхъ часахъ. Высота ея около четырехъ вершковъ. Далве картины, изображающія въ разныхъ видахъ запорожцевъ. Одна изъ такихъ картинъ представляетъ грунну запорожцевъ изъ шести человъкъ (см. табл. III). Изъ нихъ одинъ сидитъ и играетъ на бандуръ, а другой илашетъ передъ инмъ въ присядку; за этими двумя стоятъ два другіе и угощаются водкой, причемъ одинъ держитъ флягу, а другой «михайлыкъ»; о бокъ съ этими другими стоятъ еще два и деругся между собой: одинъ поднялъ вверхъ огромную деревянную люльку и ею быеть по лёвому уху другого, отчего изъ уха этого послёдняго течетъ кровь и изо рта наружу высунулся красный языкъ. Последній держить въ левой руке скринку, опустивши ее внизъ. Другія картины изображають весьма распространенный типъ козака, сидящаго подъ дубомъ, играющаго на бандуръ, привязавшаго близь себя коня и разложившаго у ногь своихъ шанку, люльку, нороховницу, чарку и пляшку съ горилкою. Винзу на каждой изъ картинъ написаны стихи, частью весьма обыкновенные. частью оригинальные:

Пхавъ козакъ полемъ тай отакувався,
Спвъ пидъ зеленымъ дубомъ тай роспырызався:
«Гей якъ мини душно!
Я козакъ Бардадымъ, куды гляну, степъ якъ дымъ!
Гей шкода жъ мини великая молодому,
Що якъ доведетця въ степу помирати,
То шкому козацкін кости моп поховати:
Татаринъ боитця, а ляхъ не приступе,
Хиба прыйде лютый звирь та въ байракъ поцупе.
А я того не боюся, горилки папьюся,
Въ бандуру заграю, зъ товарищемъ погуляю.
Гей я, козакъ, бувъ змолоду добряка,
Що не зоставалось въ Польщи ни жида, ни ляха,
Тамъ-то мы гуляли, ляхивъ оббыралиъ.



Группа запорожцевъ, собранія А. Н. Поля.



Наъ другихъ запорожекихъ вещей, хранящихся въ собраніи А. Н. Поля, обращають на себя вниманіе золотые часы большаго размёра, безъ верхней крышки, парижской работы, XVII вѣка, кресты, иконы, кадильница, найденная въ запорожской могилѣ села Стараго-Кодака, бандуры, множество трубокъ, черепковыхъ и деревянныхъ; изъ послёднихъ одна имѣетъ спереди стихъ, составленный изъ жемчуга: «Козацька люлька—добра думка».

Изъ Екатеринослава идетъ путь влѣво, на Новомосковскъ й путь прямо, на Старый-Кодакъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

А вже лить бильшь двисти яки козакъ въ неволи По-надъ Дишромъ ходе, выкликае долю:
«Гей ты, доле, выйды изъ воды,
Вызволь мене, серденько, зъ тяжкой биды»!—
«Не выйду, козаче, не выйду, соколе!
Ой рада бъ я выйти, такъ сама въ неволи,
Гей у неволи, у ярми,
Пидъ великимъ калауромъ, у тюрьми».

Народная ппеня.

Мъстность при впаденін ръки Самары въ ръку Дивпръ. обильная водами, богатая прекраснымъ лъсомъ, наполненная множествомъ звърей, дичи и рыбы, съ давнихъ поръ заселена была разнымъ народомъ. Ийтъ никакого сомийнія, что и у запорожцевъ въ этой мъстности были самыя первыя поселенія. Мы не можемъ съ точностью сказать, когда именно здёсь возникли впервые запорожскія поселенія, какъ не можемъ сказать и того, когда началось самое войско запорожское, потому что появление народностей и первые зачатки ихъ культуры всегда опережають самую исторію. Такъ бываеть вообще, такъ и въ частности. Исторія запорожскихъ козаковъ знасть, что въ 1576 году на рѣкѣ Самарѣ уже существовалъ старый городъ Самарь. Въ 1637 году въ этотъ городъ Самарь хлынула большая толпа носеленцевъ, когда гетманъ Павлюкъ быль разбитъ поляками п когда многіе изъ его козаковъ бросились искать себ'й м'йстъ для поселенія около Дивира. Спустя десять-дввнадцать лвть послъ этого, при гетманъ Богданъ Хмельницкомъ, старый го-

родъ Самарь пріобремь уже большую извёстность. Онъ стояль на шесть версть выше впаденія ріки Самары въ ріку Дибиръ. Мъстоноложение этого города и близость его къ татарскимъ границамъ были причиною того, что на него обратило винманіе московское правительство, въ парствование Іоанна и Петра Алекетевичей, въ правление ихъ сестры Софыи Алекстевны, и ртшило здась устроить, въ 1688 году, такъ-называемую Новобогородицкую крѣпость. «Намѣреваючи великіе государи Іоаниъ и Нетръ Алексвевичи со сестрою своею великою государынею царевною Софьей Алексъевною... на Кримъ чинити военній промысель, разсудили за благо первъе на Самаръ создати городъ для зложеня въ немь не тилки хлёбныхъ для войска потребнихъ принасовъ але и нушекъ и иныхъ всякихъ воинскихъ принасовъ и тяжаровъ» 1). Этотъ указъ сообщенъ быль мадороссійскому гетману Ивану Степановичу Мазеп'в и с'явскому воевода Леонтію Романовичу Неплюеву. Оба поспашним исполнить царское приказаніе и, явившись съ козаками и ратниками весной на указанное мъсто, заложили «на усцъ ръки Самари въ Дивиръ впадаючей, обаче оподаль отъ Дивира, городъ знаменитій и нарекли его Новобогородицкій градъ» 2). «Тамъ (въ городѣ) при вшелякихъ запасахъ, людомъ московскимъ осадили военнимъ, немалимъ комонинкомъ и пѣшимъ» 3).

Нѣть никакого сомивнія, что возведенная Новобогородицкая крыпость устроена была въ старомъ городь Самарь. «Точію татара дѣлами покушеніе на новую крыпость, проименовавшеюся тогда Богородицкою, ныпь-же старая Самара». «Во ономъ 1691 году въ крыпости Богородицкой, тожь и Самара, быль великій моръ на людей» 4). Несомивню также, что этотъ самый Новобогородицкій городъ есть тотъ-же Старо-самарскій ретраншементъ.

<sup>1)</sup> Лътопись Самоила Велички, Кісвъ, 1855, стр. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 61.

<sup>3)</sup> Літонись Самовидца. Москва, 1846 г., стр. 80.

<sup>\*)</sup> Ригельманъ. Лътопис. повъств. о Мал. Рос. Москва, 1847 г., III, II. См. также стр. 112.

Въ странъ запорожской Новобогородицкій городъ, или Старосамарскій ретраншементь, быль первымь базисомь московскаго правительства противъ татаръ, а вийсти съ тимъ и противъ самихъ запорожцевъ. Оттого онъ и пришелся не по вкусу последнимь. Запорожцы принисали мысль о построени Новобогородицкаго города Ивану Мазенъ и потребовали, черезъ своего кошеваго атамана Ивана Гусака, его въ отвъту. Требование выражено было въ такой ръзкой формъ, что гетманъ ръшилъ было посчитаться съ запорожцами оружіемъ, но его воинственныя намъренія остановлены были открывшеюся на Самарѣ моровою язвою, въ 1691 году. Однако уже въ следующемъ году ненавистная запорожцамъ Новобогородицкая крѣность выжжена была внезацио набъжавшими сюда татарами, не безъ содъйствія вирочемъ самихъ козаковъ. Но московское правительство, понимавшее все значение Новобогородицка, не думало однако отказываться отъ города и снова возобновило его. Такъ городъ возросталь и расширялся, пока не насталь несчастный для Россіи 1711 годъ. Въ этомъ году Петръ I вынужденъ быль заключить невыгодный для себя миръ въ Пруть, по которому обязывался туркамъ срыть у себя ийсколько криностей, въ числи конхъ быль и Новобогородицкій городь. Въ это время запорожцы жили нодъ властью турецкаго султана, а татары придвинулись до самой ръки Самары и въ 1733 году заняли Новобогородицкій городъ своими аулами. Спустя однако годъ, запорожцы вновь переселились въ Россію и заняли свои прежнія урочища. Все Запорожье теперь раздёлено было на восемь округовъ или наданокъ, изъ которыхъ главивйшая была самарская съ городомъ. основаннымъ на 25 верстъ выше устья р. Самары. Вскоръ послъ этого, въ царствование императрицы Анны Ивановны, когда у русскихъ начались войны съ турками, отъ монастыря до устья Самары, въ 1736 году, построено было «нъсколько ретраншементовъ и нъсколько редутовъ», а на самомъ устью ея «ретраншементъ и пъсколько редутовъ» <sup>1</sup>). Такимъ образомъ воз-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Мышецкій. Исторія о козакахъ запорож. Одесса, 1852, стр. 60.

никла крѣность Усть-Самарская <sup>1</sup>). Въ 1742 году, при заведеній такъ-называемой старой украинской линіи крѣностей, въ числѣ восемнадцати крѣностей означена и Усть-Самара. Въ 1751 году на картѣ Де-Боксета по р. Самарѣ снизу вверхъ означены крѣности: Усть-Самара, Старая Самара и Несчаная Самара. Въ 1783 году Усть-Самара была уничтожена, а артиллерія изъ нея перевезена въ крѣность Кинбурнъ, къ устью Диѣпра.

Превращение старой Самары въ Новобогородинкую кръность и наплывъ въ нее людей московскаго званія были причиною того, что запорожские козаки и ихъ посполитые крестьяне оставили этотъ городъ и основали близь него новый, извъстный на оффиціальномъ языкѣ Новоселицей, на простомъ языкѣ--Самарою, Самарчикомъ, Самарчукомъ. «Названіе Новоселицы ясно показываеть, что первые обитатели ся были выходны изъ разныхъ мъстъ Запорожья, и особенно изъ близь лежащаго города старой Самары. И точно, въ старинныхъ бумагахъ мѣстныхъ архивовъ есть прямыя и ясныя указанія на то, что когда городъ старая Самара еділался главнымъ станомъ русскихъ войскъ и поступиль какъ бы въ полное владение ихъ, многие изъ жителей старой Самары сами собою ушли изъ города и поселились между старой Самарой и Самарскимъ монастыремъ, т. е. заняли мъстность нынъшняго Новомосковска, образовали слободу Новоселицу» <sup>2</sup>). Близость из Дивиру, счастливое мъстоположение, сосъдство съ древнимъ Самарскимъ монастыремъ были причиною того, что уже въ 1755 году въ Новоселицъ учреждена была почтовая станція по дорогь изъ Полтавы въ Керчь, а съ 1769 года устроенъ постъ для «бекетовъ и фигуръ»; съ 1775 года Новоселица объявлена была слободой Новоселовкой, азовской губернін, екатеринославскаго убзда, и сділалась такимь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) На лъвомъ берегу Диъпра, между селъ Огренью и Чанлями, прямо противъ средины острова Становаго, у самаго берега Диъпра. Екатерии. губ. въд., 1887 г., № 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Өеодосій. Матеріалы для историко-статист. опис. Екатеринослава, 1880 г. I, 306.

виднымъ пунктомъ, что въ ней нашли нужнымъ назначить мѣсто для постояннаго пребыванія полтавскаго пикинернаго полка. Въ это время, близь Новоселовки, при впаденіи р. Кильчени <sup>1</sup>) въ р. Самару, въ трехъ верстахъ отъ Новобогородицкой крѣности, съ 1777 года, стоялъ уѣздиый городъ азовской губерніп, Екатеринославъ. Въ виду неудобства мѣстности, нашли нужнымъ перепести его въ другое мѣсто, а пока именоваться не Екатеринославомъ, а Новомосковскомъ. Это было между 1782 и 1786 годомъ. Но въ 1786 году приказано было и самый Новомосковскъ перепести «на возвышенное мѣсто къ богородицкому ретраниементу». Простоявъ восемь лѣтъ, Новомосковскъ въ 1794 году перенесенъ былъ въ третій разъ на то мѣсто, гдѣ была военная слобода Новоселовка. Такъ и возникъ городъ Новомосковскъ, перемѣнивъ три мѣста осѣдлости за время своего историческаго существованія <sup>2</sup>).

Со времени основанія новой Самары, Новоселовки или Новомосковска и по настоящее время въ ней было только двъ церкви послъдовательно. Первая, устроенная съ давнихъ поръ и существовавшая до 1773 года, была маленькая, однопрестольная, деревянная, крытая камышомъ. Вторая, заложенная въ 1773 году. была большая, о трехъ престолахъ, девятиглавая, высокая, но также деревянная церковь. О построеніи первой не сохранилось никакихъ подробностей, о построеніи второй сохранились и письменные документы, и устныя преданія. Не одно сколько-инбудь важное дъло не предпринималось у запорожцевъ безъ общей рады, а тъмъ болье такое выдающееся, какъ построеніе храма на цълую паланку. Уже всѣ видъли, что старая тронцкая перковь въ Самаръ приходила въ ветхость и требовала замъщея повою. Сперва объ этомъ заговорили простые козаки, а по-

<sup>1) «</sup>Кильчень»—можеть быть, видопзивненное персидское «Гюльпень»—«розовый палисадникь».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Г. И. Надхина. Память о запорожьв. Москва, 1877 г., 49—51. Болье точныя показанія см. у М. М. Владимірова: Первое стольтіе г. Екатеринослава. Екатеринославь, стр. 15 и 16.

томъ и значная старшина. Въ лътній жаркій день собрадись въ саду ктитора Якова Андреевича Легкого паланочный сердюкъ. полковой старшина, полковой есауль и поподъ-есаулій, писарь и подписарій, самарскаго перевоза шафарь, м'єстный протопонъ мъстные священники, начальникъ сосъдняго самарскаго монастыря и нісколько почетныхъ прихожанъ, чтобы порішить вопросъ о построеніи новаго храма въ Самаръ. Въ холодку, подъ яблонями и тополями сада, раскинуты были дорогіе персидскіе ковры, разостланы были узорные украинскіе келемы, растянуты были бурки, повсти и коци, и тутъ гости размъстились, кто какъ попалъ: кто на боковеньку, опершись на локоть, кто по-турецки, поджавъ подъ себя ноги, обутыя въ сапьяньци. Подана была въ чашкахъ душистая варена, самый любимый напитокъ у козаковъ, предлагаемый у зажиточныхъ хозяевъ и всегда въ торжественныхъ случаяхъ. Собраніе ръшило постройку церкви утвердительно, вопросъ лишь касался мастера. Паланочный сердюкъ, хлебнувъ изъ чашки вареной, какъ бы мимоходомъ спросилъ:

- А кто же намъ выстроитъ церковь?
- Кто? Я знаю кто, отвъчалъ одинъ изъ присутствовавшихъ.
  - А ну, скажи!
- И скажу. Быль я недавно въ Мерефъ <sup>1</sup>), тамъ славная церква о пяти верхахъ; въ ясный день на ней кресты горятъ точно паникадила. Христіанская душа не нарадуется, «дивлячись» на нее.
  - Кто же ее строиль?
- II то скажу. Строилъ ее человъкъ изъ Водолагъ <sup>2</sup>), а прозывается онъ Якимъ Погребиякъ.
  - Такъ повхать за нимъ!
- Нечего ъздить, коли онъ здъсь. Ary! Якиме, вражій сыну, а йди сюды!

<sup>1)</sup> Село въ 27 верстахъ отъ Харькова.

<sup>2)</sup> Село въ 30 верстахъ отъ Харькова.

Запорожье.

Якимъ явился; это былъ человѣкъ высокаго роста, на масть рыжій.

- Можешь ли ты ностроить намъ церковь?
- Можу, панове, дайте мий только силы да плоти,—дерева да киринча.
  - Ну, гдъ тебъ такому непоказному выстроить храмъ Божій?
- Ой, выстрою, батьки! Да коли на то пошло, такъ я вамъ прежде всего намалюю ее.
  - А намалюй, намалюй!

Якимъ поднялъ съ земли щепочку, и тутъ же на песку садовой дорожки начертилъ фасадъ церкви съ пятью куполами.

- Да, это церковь и славная церковь, но какъ же ты выстроншь ee?
- Строить намъ не первина, батьки; я еще и не такую съумъю выстроить: я сдълаю церковь съ девятью куполами.
- Ну, козаче, отозвался на это одинь изъ батькивъ,—и я, когда быль малымъ, то также брехалъ, какъ и ты, только меня за то кормили не разъ березовой кашей.
  - Отъ же можу! Я вамъ и эту намалюю, коли хочете.
  - А намалюй!
- Гей, отецька дочка, Богь бы тебя любиль, —обратился Погребнякъ къ прислуживавшей дивчинъ въ красныхъ монистахъ, съ вызолоченнымъ дукачемъ; — а принеси-ка мнъ дошку да крейду.

Дивчина принесла. И Погребнякъ начертилъ на доскъ церковь, по уже съ девятью куполами нынъшняго новомосковскаго собора.

Запорожцы какъ увидёли, такъ и ахнули: такъ имъ поправилась написанная церковь; но тутъ они вдругъ спохватились и вамътили:

- Какъ же это ты говоришь? церковь будетъ на девять баштъ?
  - На девять башть, панове.
  - По три башты въ рядъ?

- По три башты въ рядъ.
- И со всёхъ четырехъ сторонъ?
- И со всёхъ четырехъ сторонъ.
- Такъ это выйдеть двѣнадцать, а не девять.
- Нетъ, вельможные батьки, будетъ только девять.
- Да считай самъ: въ одинъ рядъ три, въ другой рядъ три, въ третій и четвертый по три, выходитъ двінадцать.
  - Нътъ, батыки, будетъ девять.

Запорожцы недоумѣвали. Они сразу не могли понять того, что здѣсь каждая крайняя сторона трехъ башенъ при общемъ счетѣ повторяется, оттого, имѣя со всѣхъ четырехъ сторонъ по три башии въ каждой, церковь на дѣлѣ имѣла только девять. Но когда это было понято, приступили къ торгу, рѣшили дѣло за 2000 рублей и, какъ слѣдуетъ, заключили контрактъ. Но изъ договорной цѣны Погребнякъ уступилъ на поминъ своей души 24 рубля. Такимъ образомъ, за издѣлку церкви, какъ значится въ аттестатѣ ея, заплачено 1976 рублей.

Прошло ивсколько времени; уже совершилась и закладка церкви; нужно было приступить и къ дѣлу. Но вдругъ оказалось, что Погребнякъ куда-то исчезъ. Начали безпоконться объ его отсутствіи. Ктиторъ Павелъ Федоровичъ Кореневскій, принявшій на себя падзоръ за работами, нашелъ на площади работника, который очищаль тамъ разный хламъ 1).

- Гдѣ мастеръ?
- Не знаю.
- Да не куликаетъ-ли онъ?
- Не такой человъкъ: онъ воды въ ротъ не возьметь, пока служба святая не отойдетъ.

Ктиторъ не зналъ посяћ этого что и подумать о мастеръ.

— Ну, пришли его ко мив, когда онъ вернется.

На третій или четвертый день посл'є этого, только что Кореневскій хот'єль, по старосв'єтскому обычаю, уснуть посл'є об'єда,

<sup>1)</sup> Ктиторовъ въ Самаръ было два.

какъ вдругъ въ его хатъ скриннула дверь, и вощелъ Погребнякъ. Ктиторъ уже собрался было его пожурить, но, взглянувъ на него, съ удивленіемъ остановился.

— Ну, воть она вамь вся туть. Берите ее, смотрите, со всёхъ четырехъ сторонъ по три башты въ ней, а всёхъ таки девять, а не двънадцать.

Съ этими словами Погребнякъ подалъ ктитору небольшую церковь. Ктиторъ взялъ ее, поставилъ на столъ и съ изумлениемъ началъ разсматривать со всъхъ сторонъ. То была модель. сдъланная изъ оситиягу.

— Вижу, вижу... Все такъ, какъ ты говорилъ. Гдѣ же ты былъ, божій человѣкъ?

Тутъ открылось, что зодчій изнемогъ-было подъ собственною мыслыю, испугался, что не будеть въ состояніи выстроить такую церковь, какую объщаль, и бъжаль.

- Бъжаль я въ наши самарскіе камыши и залегь въ нихъ, а думка моя точно споритъ со мной: то выстрою, то не выстрою. Доведу, вотъ, кажется, до самыхъ верховъ, смотришь. какой-нибудь сучекъ, либо задоринка и остановятъ; пройдешь и то и другое, дойдешь до крестовъ, кроква въ крокву не приходится, одно-гнеть, другое-преть, того и гляди все полетить стремглавь книзу. Я совсёмь ослабъ... Лежаль я въ очеретахъ нашего Николаевскаго самарскаго монастыря и вотъ. обратясь лицомъ къ монастырю, гдъ обрътается престолъ святителя Николая, помолился я св. Николь, Носль молитвы я заснуль, и сналь, помню, долго: заснуль чуть не въ пору объда, а проснулся, солице было только на два дуба надъ землей. И върно угодникъ божій услышаль гръшную мою молитву: во сив н видълъ св. Николая чудотворца съдымъ старичкомъ, который указываль мнь, какъ строить этотъ храмъ, да такъ ясно, какъбудто теперь вижу его передъ очами. Я всталь бодрый и свъжій и сталь, какъ во сий мий указано было, илести эту церковцу изъ оситнягу и вотъ сплелъ, какъ видите.
  - Ну, будь тебъ святая сила въ пойощь! Начинаешь ты.

Госнодь съ тобою, какъ-то необычайно, дай-то теб $\pm$  Богъ такъ и кончить  $^{1}$ ).

Таково-то существуеть въ народъ преданіе о построеніи второго храма въ Самаръ, теперешняго собора въ Новомосковскъ. Заложенъ онъ, какъ значится въ «описи имущества», хранящейся, въ немъ, въ 1773 году архіепискономъ славянскимъ Евгеніемъ или въ 1775 году, 2 іюня, какъ утверждаеть авторъ «Матеріаловъ для историко-статистическаго описанія екатеринославской енархін» 2), по благословенію кіевскаго митрополита Гавріпла. Главный престоль церкви посвящень св. живоначальной Тройцѣ, боковой правый-апостоламъ Петру и Павлу, боковой лівый — тремъ святителямъ: Василію Великому, Григорію Богослову и Іоанну Златоустому. Зодчимь ея быль названный выше Якимь Ногребиякъ, блюстителями «войска запорожскаго брига-«иръ» Антонъ Головатый и «войска запорожскаго кошевой» Иванъ Ченига. Вся она сооружена изъ лѣса, — частью дуба, частію сосны, доставленных изъсосъднихь самарских льсовъ, кром'в фундамента, выведеннаго изъ камня. Украинскій зодчій обощелся безъ желіза; и вей балки храма, косяки, общивки сколочены при помощи тиблей, т. е. вставленныхъ посреднив между бревенъ шиновъ и замковъ, т. е. выръзанныхъ по концамъ бревенъ связей. Церковь окончена была уже въ 1778 году; отделывались только иконостасы. Въ это время въ г. Екатеринославъ I прівхаль, обозрівая епархію, преосвященный славянскій Евгеній. Обыватели Новоселицы нашли пужнымъ воспользоваться этимъ случаемъ. Тогда ибсколько старшинъ, два ктитора и и всколько челов вкъ духовенства собрались на общую раду и решили поставить временный въ главномъ престоле

<sup>1)</sup> Весь этотъ превосходный разсказъ заимствованъ нами изъ сочиненія весьма даровитаго, но, къ сожальнію, безвременно угасшаго, Г. П. Надхина «Церковные памятники Запорожья», стр. 3—6. Въ нъкоторыхъ мъстахъ мы позволили себъ сокращенія и незначительныя видоизмъненія, чтобы разсказъ не казался слишкомъ длиннымъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Матеріалы. Екатеринославъ, 1880 г., т. I, стр. 309.

иконостасъ изъ старинной церкви и просить преосвященнаго освятить главный престоль церкви, во имя св. Троицы. Преосвященный изъявилъ свое согласіе и 13 мая 1778 года, съ архимандритомъ Феоктистомъ, освятилъ его. Въ 1780 году окончены были иконостасы и въ боковыхъ придълахъ троицкой новоселицкой церкви и того же года, 1780, (а по «Описи имущества», 1781 г.), 30 августа, освящены мъстнымъ протопопомъ Григоріемъ Порохней.

Архитектура церкви проста: ни колоннъ, пи украшеній; снаружи церковь была общита шилевкой и окрашена бълой краской, кромъ куполовъ, окращенныхъ зеленой краской: внутри стъны и своды ея расписаны были картинами религіознаго содержанія. Иконостась возведень до сводовь, сь різьбой и разными фестонами, завитками и другими хитростими стодярнаго искусства. Живопись на немъ сделана въ старинномъ византійскомъ вкусъ. Высота церкви 31 с., объемъ 58 с.; стоимость, вмёстё съ иконостасомъ и другой отдёлкой, кроме колокольни, 16785 р. и 71 к. При церкви впоследствін поставлена была отдёльно колокольня съ шестью колоколами, изъ коихъ самый большій въсиль 262 п. и 24 ф., ценою въ 7220 рублей, два дома, деревянная ограда и за оградой колодезь съ деревяннымъ навъсомъ. Колокольня, ограда, такъ-же какъ и соборъ, окрашены были бълою краскою. Снаружи, на стънъ, близь западной входной двери, повъшено чугунное «било» съ украшеніями вверху, въ видѣ двухъ лошадиныхъ головъ п въ срединъ въ видъ какихъ-то углубленій или буквъ. Въ «било» ударили деревяннымъ молоткомъ, созывая запорожцевъ на раду. Звукъ била-пріятный серебристый.

Воздвигнутый въ 1778 году новомосковскій соборъ стоить и по настоящее время, несмотря на многія перемёны времени и покол'єній. Въ посл'єднее время онъ былъ стянутъ жел'єзными болтами и укр'єшленъ деревянными столбами. Не разъонъ испытываль бури и даже ураганы. Однажды подъ Новомосковскомъ разразился такой ураганъ, который посрываль



Ч. І. Рис. 4.

Новомосковскій соборъ.



крыши съ домовъ, повыворачивать дубы съ корнями, а соборъ остался невредимъ; въ немъ только, по словамъ очевидца; наникадило вздрагивало да связи по угламъ скрипъли.

«Постоинство архитектуры собора — въ необыкновенномъ наяществъ общихъ очертаній и въ смълой до дерзости постановкъ. Падо взглянуть на эту церковь днемъ, съ той горы. откула въ первый разъ открывается самарская долина и городъ Новомосковскъ: издали это что-то поражающее. Надо посмотръть на нее въ ясный льтній вечеръ съ берега Самары, когда нельзя распознать, изъ какого матеріала она построена: тогда представится на горь, въ розовомъ отблескъ потухающей зари, величественный монументальный девятикупольный силуэть ея, который поспорить красотой рисунка со многими знаменитыми и богатыми храмами. Особеннаго вииманія заслуживаеть въ храм'є соединение башенъ: сложенныя изъ сосновыхъ и частью дубовыхъ брусьевъ, въ отрубъ отъ шести до десяти вершковъ. почти нигдъ нескръпленныхъ гвоздями, онъ служатъ одна опорою другой на основаніи равнов'єсія, угаданнаго съ зам'єчательною върностью» (см. табл. IV) 1).

Въ настоящее время въ Новомосковскомъ соборъ сохранилось иъсколько древнихъ вещей, доставшихся ему частью отъ запорожцевъ, частью изъ церкви города Екатеринослава І. Таковы: картина, иконы, шесть евангелій, иять напрестольныхъ крестовъ, двъ чаши, три дискоса, плащаница, двъ ризы, подризникъ, дарохранительница и антиминсъ. Картина изображаетъ собой страшный судъ, гдъ представлены демоны, огни, смола, орудія пытки и вмъстъ съ ними люди, раздъленные по сословіямъ, начиная съ архісреевъ и кончая простыми мужиками. Она стоитъ въ передней части храма, съ правой стороны, занимая почти всю половину стъны отъ двери до угла. Изъ иконъ всъхъ интереснъе та, которая представляєть собой соборъ апостоловъ, съ надписью: «Сйо икону отмънилъ козакъ

<sup>1)</sup> Г. И. Надхинъ. Церковные памятники Запорожья, стр. 10.

Иванъ Батуринскій <sup>1</sup>) Терещенко до храму святыя Тройцы Новомосковскаго 1774 года апръля 18 дня».: Изълнести евангелій первое напечатано въ 1748 году, въ Москвъ; второевъ 1750 году, пожертвовано козакомъ Лаврентіемъ Плихою: третье напечатано въ той же Москвъ, 1759, года, и пожертвовано Иваномъ Сребреникомъ: «сщо книгу святое Евангеліе отм'вниль своимь коштомь и стараніемь рабъ Божій: Іоаннь Андреевъ сынъ Сребреникъ ко храму святыя живоначальных Тройцы въ Государственную слободу Новоселицу 1782 года мъсяна марта 26 дня»; четвертое напечатано въ томъ же 1759 году и пожертвовано въ 1781 году козакомъ Иваномъ Прудкомъ; иятое евангеліе напечатано въ 1763 году и шестое въ 1773 году; оба въ Москвъ. Изъ ияти крестовъ четыре пожертвованы общимъ коштомъ запорожскаго войска (1771. 1772, 1774 и 1775 г.), а последній принесень въ дарь отдельно треми запорожскими козаками, какъ о томъ гласить слъдующая надпись: «Сей кресть надаль (нъ) до храма святого Троицы доброхотними стараніямі атаманомъ булахомъ (,) ноаномъ неклесою (,) Поаномъ будахомъ испрочими товарищі ихъ въ 1782 году». Изъ трехъ чашъ одна пожертвована запорожцемъ Иваномъ Чумакомъ и имъетъ надинсь: «Козакъ войска запорожского куреня кане 2): отминиль сей келюхь Иванъ Чумакъ до церкви живопачальной тронцы самарінцкой: 1754 году». Другая чаша принесена въ даръ козакомъ Федоромъ Колотнечею и имбетъ такую подинсь: «1766 году декабря 17 дня сооружиль сию чашу до церкви самарчицкой святотроецкой рабъ божій федоръ Колотнеча (,) только Чтобъ Подчасъ Всякаго нещастия наслёдственнимъ моимъ до рукъ отобрать дозволено было». Третья чаша куплена общимъ коштомъ запорожскаго войска. Изъ трехъ дискосовъ первый пожертвованъ общимъ коштомъ запорожскаго войска въ 1761 году;

<sup>1)</sup> Т. е. Батуринскаго куреня.

<sup>2)</sup> Очевидно, Каневскаго куреня.



q. 1. Pac. 5.

Играющій на бандурѣ гайдамака, собранія Я. П. Новицкаго.



второй данъ въ даръ Федоромъ Колотнечею въ 1763 году, а третій купленъ общимъ коштомъ запорожскаго войска въ 1772 году. Изъ остальныхъ вещей дарохранительница пожертвована въ 1768 году общимъ коштомъ запорожскаго войска; риза—первая куплена священникомъ Михайловымъ, въ 1763 г., риза—вторая пожертвована общимъ коштомъ запорожскаго войска въ 1764 году; подризникъ—«отъ козака Стефана Прилуки, 1758 года» и наконецъ антимиисъ привезенъ въ церковь въ 1780 году съ падписью: «Освященъ Евгеніемъ архіепископомъ славянскимъ и херсонскимъ 1779 года мъсяца февраля 14 дня, а данъ 1780 года августа 14 дня. Выдалъ смиренный Никаноръ Архіепископъ славянскій и херсонскій въ слободъ Новоселовкъ».

Изъ намятниковъ не церковнаго характера въ Новомосковскъ есть интересный портретъ запорожца, достояніе крестьянина Ивана Чуприны, унаслъдованное имъ отъ его предковъ (см. табл. У). На полотив, имвющимъ въ длину аршинъ съ четвертью, въ ширину ровно аршинъ, масляными красками изображенъ запорожець, въ сидячемъ положеніи, по-турецки, съ круглою осьмиструнною бандурою въ рукахъ, въ дорогихъ желтаго цвѣта съ черными краиниками шатахъ, въ широкихъ синяго цвъта шароварахъ, въ красныхъ сафьяновыхъ сапогахъ, съ короткой, дымящейся людькой-носогрійкой въ зубахъ, съ открытой гладко выбритой головой, на которой протянута толстая чупрына изъ черныхъ какъ смоль волосъ, замотанныхъ за лѣвое ухо, и съ длинными черными усами на загорбломъ молодомъ лицв. Передъ занорожцемъ, слъва, лежитъ круглая съ бараниювымъ сивымъ околышемъ и съ краснымъ суконнымъ верхомъ съ китицей шанка; справа — небольшая, темно - зеленаго стекла фляжка и воздъ нея металлическая, довольно объемистая чарка. На томъ же фонъ, по въ отдаленін, съ львой стороны, наображень конь съ съдломъ на спинъ, привязанный къ ратищу, воткнутому въ землю; съ правой стороны поставлено огромныхъ размъровъ дерево, покрывающее своими листыми и голову запорожца и всего его коня; на дерево повъщаны лядунка краснаго сафьяна съ буквою  $\boldsymbol{H}$  и длинная кривая сабля на черномъ ремиъ. Ко всему этому внизу картины помъщены стихи.

Хоть дывысь на мене, та ба не вгадаешъ, Звидкиль родомъ и якъ звуть, не чичиркъ не взнаешъ. Кому жъ транилось хоть разъ у стану бувати, То той може и призвыще мое угадати. Въ мене мення не одно, а есть ихъ до ката,-Такъ зовуть, якъ набижнигь на якого свата: Жидъ-пеяюха мене зъ ляку за брата прыймае, Милостивымъ добродіемъ дяхва величае; А ты якъ хочь называй, на все позволяю. А бы крамаремъ не звавъ, бо за те полаю, А якого роду я, то всякъ про те знае. Хто по-свиту ходе-блука та доли шукае. У степахъ насъ знають вси звиры и птыци Въ городахъ насъ знають дивки и молодыци,-Одна дивка угадала тай лошака дарувала. Я козакъ-душа правдыва сорочки не маю, Коли не пью, такъ воши быо, а все жъ не гуляю. Я козакъ-запорожець, не объ чимъ не тужу, Якъ люлька е й тютюнець, то мини й байдуже. Гей, бандура моя золотая, коли бъ до тебе жинка молодан! Скакала бъ, спивала ажъ до того лыха. Шо не одинъ бы чумакъ видцуравсь и грощій миха. Бо я якъ заграю, то не одинъ поскаче, А пождавши трохи, то й не одинъ заплаче. Гай, гай якъ бувъ же я молодымъ, яку мавъ я сылу, Ляховъ борючи й жидивъ, и рука не млила, А теперь видъ лыха-горя и вошъ одолила. Здаетця плечи вже, не ти, а поги чужін, Кругомъ мене одолили вороги тяжкін. Якъ бачу я, педобра е козацька година: Цвите-вьяне, наче въ степу молода былына. Хоча мили и нестрашно въ степу номирати, А жаль тильки, що инкому въ степу поховати: Жидъ цурантия, а ляхъ не приступе, Хиба яка зла звирюка у байракъ поцупе. А може я въ городахъ умирати мушу. Може хочъ тамъ одпомянуть попы мою душу, Бо на степу попы, ченьци извертали эт иняху. Протопоны, филозоны набирались жаху.

Але жъ мини не годитня на лави вмирати, Бо ще въ мене е охота и ляхивъ шарпаты, Бо ще въ мене е що-небудь прокинуть до смерти, Жидамъ, ляхамъ ще мушу и и носа утерти. Хочь я трохи и злыдащивъ, однакъ чують плечи, Здаетия, я поборовся оъ зъ ляхами и въ гречи 4). Случалось же, ще й не разъ, варити те ниво, Шо нивъ турокъ и татарийъ, що нивъ ляхъ на дыво. Батато десь и теперь лежать исъ-похмилля Мертвыхъ головъ по степу изъ того весилля. Налія въ мене на мушкетъ, на ту спромаху, Що не ржавіе школи, - на шаблю, на сваху. Бохо чъ вона и не разъ аасокою мылась, А вже жъ таки и теперь якъ бы разизлылась, То не одна бъ голова на дви розвалылась. Надія въ мене и на списъ, на гостре ратыше, Коли хоченъ утикать, скачь на него выще. Якъ натяну жъ лука я, брязну тытевою, То видъ него и ханъ крымській мусыть утикати Та исъ скрыни усе добре, червиньци хапаты. Гей, ну-жъ, братци, запалимо у степу пожары, Що бъ кожухи поминяти на лядськи жупаны! Якъ прмарокъ добрый буде, удачу покаже, То не одинъ и жидъ, и ляхъ видъ спысивъ поляже. А посли, братци, повертати до Сичи, до стану Кожухи нумо искидати та геть ихъ до ката. А бы добитти до корчмы, до першого свата Та могорычу бильшъ у Сичу та гроний достати».

Этоть портреть—одинь изъ тъхъ многочисленныхъ, которые ходятъ съ разными варіяціями по Старой и Новой Малороссіи, съ подписанными подъ ними стихами, иногда короткими, иногда очень длинными. Одинъ изъ такихъ портретовъ попаль въ одесскій музей исторіи и древностей; копія съ него напечатана въ приложеніи къ «Исторіи о казакахъ запорожскихъ князя Мышецкаго, изданной въ Одессъ въ 1852 году.

На разстояній не болье четверти версты ниже Новомосковскаго собора, но направленію отъ востока къ западу, идетъ рыка Самара къ Дибиру, а въ двухъ верстахъ отъ лываго бе-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) «Гречь»—особый способъ битвы, на сабляхъ.

рега Самары стоить Самарскій монастырь. Самара, или въ «Географін южной Россін» 1698 года, Малая Самара, у казанскихъ татаръ Сакмаръ, у запорожскихъ козаковъ Самарь, въ «Кингѣ большаго чертежа» Самаръ 1) вытекаетъ изъ харьковской губернін, изюмскаго убяда, близь села Самарскихъ прудъ. и внадаеть въ Дибиръ, съ лъвой стороны, противъ Самарскаго острова. Теченіе ея необыкновенно тихое, вода на видъ зеленоватая, нотому что уже съ 9 мая подвергается цвътению; берега ръки но мъстамъ усъяны гранитными глыбами, по мъстамъ покрыты травой, камышомъ, лъсомъ; причемъ правый ея берегь ночти везда возвышенный, лавый—низменный. Вся длина раки не свыше 200 версть, ширина отъ двадцати до ста сажень. наибольшая глубина до семи саженъ. Сперва Самара идетъ одинчъ русломъ, потомъ, подъ селомъ Знаменкой, она отделяетъ отъ себя вираво большой заливъ, который неопытные иловцы принимають за настоящую ръку. Вслъдъ за этимъ, не доходя Самарскаго монастыря, она раздъляется на Старую Самарь и Новую Самарь, иначе Самарчикъ, и потомъ тотъ-же часъ ниже монастыря за Левягинымъ хуторомъ опять сходится въ одно русло. Отъ этого раздъленія ръки на Старую Самару и Новую Самару образуется огромный островь, почти въ двѣ съ половиной тысячи десятина земли. При самома внадении ва Дивира Самара вновь даеть отъ себя заливъ вправо.

Названіе «Самара, Самарь, Самарчикъ, Самарчукъ» распространено у разныхъ народовъ древняго и новаго міра, начиная отъ евреевъ въ Палестинѣ и кончая киргизами въ европейской Россіи и Сибири. У евреевъ подъ этимъ названіемъ мы знаемъ область: вся Палестина раздѣлялась на четыре области: Галилею, Самарію, Іудею и Нерею. По сказанію житій «Сорока двухъ мучениковъ, Павла Афонскаго» и др., въ Азіи на рѣкѣ Ефвратѣ быль городъ Самара, принадлежавшій сарацинамъ; по извѣстію русскихъ лѣтописей, въ Сибири быль остяцкій князь

<sup>1)</sup> Кинга, глагодемая Большой чертежъ. Москва, 1846 г., стр. 97.

Самара, неудачно сражавнийся съ русскимъ нокорителемъ этой страны, Ермакомъ Тимовевичемъ. На горъ Авонъ и теперь есть утесъ Самара; на Волгъ есть городъ Самара, на ръкъ Самаръже; въ Крыму была ръчка Самарчукъ 1). Наконецъ, слово «Самара» встръчается и у киргизовъ, въ смыслъ нарицательномъ. Различно переводили и переводитъ это слово ученые, но ближе всего, кажется, подходитъ переводъ съ киргизскаго, на которомъ «самара» значитъ круглое озеро. Искусствениъе всего производство Самары отъ народовъ сарматовъ или савроматовъ: Самарцы построили себъ городъ Савромару, въ просторъчін называвинуюся Самарою, при ръкъ того-же имени» 2).

Такъ это или иначе, по у запороженихъ козаковъ ръка Самара послѣ Днѣпра пользовалась огромною извѣстностью. Она весьма обильна рыбой, а окрестности ся замъчательны чрезвычайнымъ богатствомъ въ медѣ, воскѣ, дичинѣ и строевомь льсь, такъ что едва-ян какое-янбо мьсто можеть сравниться въ этомъ съ опрестностями Самары. Оттуда доставляемъ быль люсь для построекъ на Кодакъ... Козаки называють ее святою рікою, можеть быть за счастливое богатство ея» 3). То, что сказано о самарскихъ лъсахъ двъсти-иятьдесятъ лътъ тому назадъ, почти то же можно сказать о нихъ же въ настоящее время. Несмотря на варварское обращение владъльцевъ съ самарскими лѣсами, они все-таки поражаютъ человѣка даже и теперь и особенной высотой и особенной толщиной своихъ деревьевь: въ нихъ есть сосны въ обхватъ шесть аршинъ, дубы въ обхватъ девять, вербы-десять аршинъ. Но что же тутъ было въ далекомъ прошломъ отъ насъ? Объ этомъ можно судить но темъ гигантамъ дубамъ, которые находятся въ руслъ Самары въ окаменъломъ видъ. Такихъ дубовъ можно видъть

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Надхинъ. Память о Занорожьъ. Москва, 1877 г., стр. 46 и 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Arx Sauromaris, vulgo vocatur sumaris cum ejusmodem nomînis ilumne». Историч. обозрѣніе церкв. екатер. енар. Екатеринославъ, 1876 г. стр. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Бопланъ. Описаніе Украйны. Спб. 1832 г., стр. 18.

цалую съть, при понижении воды въ ръкъ, близь села Вольнаго, на двъ версты ниже дома владъльца А. А. Короленка. въ такъ-называемомъ «пристини», близь Думной (пначе Лысой) горы; но разсказамъ старожиловъ, здёсь были «несходимые и невидимые» лѣса. У запорожцевъ туть исконана была кринина имъвшая чудодъйственную силу: если освятить ее въ засуху, то немедленно вся окрестность Самары оросится дождемъ. Самарскій лъсъ состоитъ изъ деревьевъ самыхъ разнообразныхъ породъ: дуба, сосны, клена, береста, ясеня, лины, березы, оржиника и др., съ преобладаніемъ однако дуба. Абсъ тянется на протяженін около ста версть по объимь сторонамь ріки Самары. начиная почти отъ впаденія ел въ Дибпръ и кончая какъ разъ тъмъ мъстомъ, гдъ она принимаетъ въ себя ръку Волчью, на границѣ уѣздовъ навлоградскаго и новомосковскаго. Нечего говорить о томъ, какіе и сколько водилось здісь итицъ, звірей и гадовъ. Воспоминанія старожиловъ всего больше говорять о дикихъ козахъ и турахъ, а находимые рога ихъ подтверждають разсказы стариковъ. Близь села Вольнаго, въ материковомъ слов земли, найденъ рогъ тура полторы четверти длины, около четверти ширины, по формъ напоминающій тотъ малорусскій праныкъ, которымъ колотятъ бабы бѣлье на рѣчкѣ. Изъ гадовъ всего больше говорять о желтобрюхахь. Желтобрюхи и теперь не изведись; множество ихъ водится около такъ-называемаго Зеленаго моста, въ лъсу, повыще названной Думной горы, близь села Вольнаго. Здёсь они достигають по истинё громадныхы размѣровъ: шести аршинъ длины и около четверти толщины: «товсти, наче оглобдя». Они бросаются на человъка со свистомъ и кусаются точно собаки: «подниме голову у гору тай свыстыть янъ чабанъ на вивци». При яркомъ солицъ издали они кажутся желтыми-желтыми точно золото, въ обыкновенное же время п вблизи они кажутся серебристаго цвъта: «лежить, наче срибне колесо звернене». Если натдуть на желтобрюха во время оранки земли плугомъ, то онъ схватывается за леменгъ съ такою силою, что его иногда и двуми парами воловъ потянуть натъ ин-

какой возможности. Если же его станешь тащить изъ норы, то скорбе перервешь пополамъ, а не вытащищь. Разсказываютъ, что однажды желтобрюхъ впутался между ногъ какому-то крестьянину, шелшему по лѣсу, и до того сильно обвился кругомъ ногъ, что несчастного человька едва могли вырвать шесть здоровыхъ мужиковъ изъ колецъ чудовища; бъдный человъкъ на другой же день и умеръ отъ испуга. Если разозлить желтобрюха, то онъ подскакиваетъ вверхъ, бросается на человъка, рветъ на немъ цълые шматья одежды и вырываеть куски мяса. Къ счастью, эти укушенія, кром'є весьма немногихъ случаевъ, не бываютъ смертельны: укушенный страдаеть лишь отъ опухоли да отъ страшнаго жара въ ранъ, отчего поминутно просить инть. Отъ разозленнаго желтобрюха можно спастись, если бъжать такъ, чтобы солице ударяло ему въ глаза: на солицѣ онъ не видитъ. Въ сель Голой-Грушевив, екатеринославскаго увзда, желтобрюхъ жиль въ церкви, подъ престоломъ, но тамъ, говорятъ, быль такой батюнка 1), который умёль свистомъ подзывать къ себё желтобрюховъ и укрощать ихъ. Въ настоящее время крестьяне села Вольнаго занимаются ихъ ловлею, для того, чтобы убивать и дылать изъ ихъ кожи пояса. Вск желтобрюхи удивительно проьстливы: найдеть яйцо хохитвы — събсть; найдеть лягушку събстъ; найдетъ ящерицу-събстъ: «усе жме, а за шнаками такъ по комышахъ и дазе».

Кромъ огромныхъ богатствъ, которыя доставляла запорожцамъ ръка Самара, она пріобръла извъстность у нихъ еще и потому, что здѣсь устроена была паланка <sup>2</sup>), что черезъ нее вела самарская переправа и что на ней стоялъ знаменитый Самарскій пустыпно-николаевскій монастырь. Самарская паланка считалась у запорожцевъ самою богатою и самою благоустроенною; центромъ ея быль сперва городъ Старая-Самара, а потомъ сдълался городъ Новая-Самара. Здѣсь устроены были церковь,

<sup>1)</sup> Отецъ Андрей Барыншольскій.

<sup>2) «</sup>Паланка»—съ турецкаго значитъ кръность. У запорожцевъ этимъ словомъ означалась и самая кръпость, и цълый округъ или уъздъ.

номъщения для наланочного сердюка, т. е. полковника, войсковаго хорунжаго, паланочнаго шафаря и цълой канцеляріи. Самарская переправа была одной изъ многолюдивниму, а слъдовательно и одной изъ доходивнинихъ переправъ на всемъ Запорожьв. Рвка Самара была центромъ, около котораго расходились шесть большихъ дорогъ: съ сввера къ ней тянулся Муравскій шляхь 1), ниже Муравскаго, съ правой стороны, шель Сумской шляхъ, ниже Сумскаго—Глуховскій; съ лівой стороны. ниже Муравскаго, тянулся Изюмскій шляхъ, ниже Изюмскаго— Калміускій, а вев эти шляхи пересвиались шляхомъ, соединявшимъ городъ Очаковъ съ городомъ Азовомъ, шедшимъ понадъ верховьями Самары. Такимъ образомъ, близь Самары всегда. особенно весной и осенью, происходило безпрерывное движеніе: у города Самары устроена была переправа, за которой наблюдаль шафарь, взимавшій съ пробзжавиную плату и выдававшій имъ наспорта въ Крымъ, Турцію или Польшу. Переправа устроена была въ самомъ узкомъ мъстъ Самары, немного выше такъ-называемаго Чернечьяго пекла въ ръкъ. Когда-то переправлялись въ лодкъ черезъ Самару чернецы; наскочила страшная буря, опрокинула лодку, и монахи пошли въ воду. Съ того времени и стало называться мъсто пониже переправы Чернечьимъ пекломъ,

Тотчасъ у переправы, отъ лѣваго берега рѣки, начинается дорога, ведущая въ историческій Самарскій пустыннониколаевскій монастырь, главную святыню запорожскихъ козаковъ. Дорога идетъ среди прекраснаго дубоваго лѣса, славившагося громадностью своихъ деревьевъ, множествомъ звѣрей и итицъ еще съ отдалениѣйшихъ временъ.

Монастырь раскинулся на огромномъ островъ, который образуютъ собой ръки старая Самара и новая Самара. Этотъ островъ искони покрытъ былъ высокимъ дубовымъ лъсомъ или, по-ко-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Въ XVIII и первой половинъ XIX въка онъ назывался Чуман кимъ п Крымскимъ, теперь называется Больнимъ или Битымъ.

зацки, товщею. Вблизи острова находилось ивсколько озеръ, на полненных множествомъ рыбы и раковъ и обилующихъ самою разнородною дичью. Новсюду росла высокая, густая, сочная трава, между которой шныряли цёлыми стаями лёсные звёри. Въ такомъ-то укромномъ, какъ бы нарочно созданнымъ самимъ Богомъ, уголкъ пріютилась скромная монашеская обитель. По отрывкамъ документовъ и по преданію, болже или менже въроятному, она возникла во второй половинъ XVI въка, при нольско - литовскомъ королѣ Стефанѣ Баторіѣ. Сначала сюда уединились два какихъ-то монаха-отшельника. Иредаваясь молитвамъ и воздержанію, они дальше своего уголка никуда не выходили и никого, кром'в неба да л'вса, дикихъ звърей да птиць, не видали. Но, въроятно, это мъсто манило къ себъ не однихъ отшельниковъ, оно влекло къ себъ и тъхъ, кому нужно было скрываться отъ преследованія со стороны законной власти и вто промышлять не молитвами и подвигами, а гнуснымъ грабежомъ и кровавымъ разбоемъ. Такъ, скоро сюда явились такъ называемые каменики, т. е. разбойники, жившіе прежде въ береговыхъ каменныхъ пещерахъ Инвира, а потомъ удалившіеся въ самарскіе в ков в чные д в самарскіе в наховъ и нашли избранныя ими мѣста весьма удобными для себя. Но монаховъ они не тропули, напротивъ того, стали приноснть имъ шищу, воду, помогать въ работахъ и подъ конецъ даже построили имъ маленькую келійку 1). Свое званіе и свой промысель разбойники тщательно скрывали отъ своихъ сожителей. Спустя однако и которое время, старцы узнали страшную тайну своихъ благодътелей и ръшились бъжать. Разбойники. проведавшие объ этомъ, удержали монаховъ; быть можетъ изъ опасенія, чтобы они не предали ихъ въ руки правосудія, а быть

<sup>1)</sup> Для исторіи Самарскаго монастыря мы располагаемъ тремя сочипеніями: «Историческ, записки» арх. Гавріпла, Одесса, 1833 г., «Самарскій пустынно-никол. мон.» еп. Фесдосія, Екатеринославъ, 1873 г., и Топографическое опис. Самар.-никол. мон.» въ «Запис. одес. обиг. исторіи и тревностей», т. XII, стр. 472.

Запорожье.

можеть въ виду того, чтобы ихъ молитвами выпросить у Бога прощеніе за свои злодівнія. Старцы волею-неволею должны были оставаться съ разбойниками. Но воръ воруетъ не для прибыли, а для гибели, такъ и каменники: скоро ихъ открыли запорожскіе разъбады. Можно себъ представить недоумъніе запорожневъ, когда они вмъстъ съ разбойниками открыли и монаховъ! Однако недоумбніе ихъ разсбилось, и запорожцы, схвативъ злодбевъ, оставили на свободб старцевъ, предоставивъ имъ разныя льготы и обставивъ ихъ возможными удобствами. Такъ, старцамъ дарованы были «властные грунты», т. е. лъсъ н земля, имъ построена была крѣпостца, при крѣпостцѣ ногреба. склады, небольшая деревянная церковца, во имя святителя Николая, а при церквицѣ «шинталь» для недужихъ и убогихъ козаковъ. Скоро для этой обители вызванъ былъ и настоятель. бывшій іеромонахъ Кіево-межигорскаго монастыря Пансій, родомъ волохъ. Онъ переименовалъ крѣпость въ монастырь, добыль для него ставропигію, установиль общія правила, ввель въ богослужении иноческий уставъ, устроилъ для брати общую транезу. Для запорожцевъ Самарскій монастырь быль самою высокою святыней на земль: «Это—рай божій, это—святая Палестина, это-истинно новый Герусалимъ», говорили запорожцы о своемъ монастыръ. Но возникнувъ такъ быстро и такъ быстро возведичившись, Самарскій монастырь много претериклъ бъдъ, оттого много измънился за время своего историческаго существованія. Н'всколько разъ онъ быль ограбляемъ поляками 1), русскими 2), татарами 3), ивсколько разъ онъ быль опустошаемъ саранчей и такъ-называемой наглой смертью или чумой <sup>4</sup>); тогда кельи его оставались пустыми, церкви безъ богослуженія, поселки безъ жителей. Въ началь XVIII въка

<sup>1)</sup> Въ 1635 году, въ 1654 году.

<sup>2)</sup> Въ 1687 году, во время похода ки. Василія Голицына.

<sup>3)</sup> Въ 1654, 1736 и 1737 гг.

<sup>4)</sup> Въ 1690 и 1750 гг.

особенное бъдствіе монастырь испыталь еще и оттого, когда, по прутскому миру Россіи съ Турціей, въ 1711 году, значительная часть земель запорожскихъ козаковъ, а въ томъ числъ и земли самарскихъ иноковъ, достались туркамъ. Тогда въ немъ поселились татары, которые разграбили все его достояніе, обратили въ непелъ всъ его зданія, вырубили и выжгли большую часть его прекраснаго дубоваго леса. Однако время бедствій, хотя и не надолго, миновало, и монастырь вновь организовался: въ немъ введенъ былъ афонскій уставъ, увеличено было число братін, устроены «витальницы», т. е. страннопріимческіе дома и «загоны», открыты школы, лечебницы, насажены хутора и верходазные борты, заведены рыбныя ловди по р. Самар'в и по озерамъ Луковатомъ, Глушковомъ и Мазничномъ, офундовано цвлое село Чернечье для подданныхъ, вотчинниковъ и прислужниковъ монастыря, число которыхъ доходило тогда до тысячи пятисоть шестнадцати человакь обоего пола. Тогда Самарскій монастырь сталь имъть громадное значение для всего запорожскаго края. «Кромъ того, что онъ неполняль всъ христіанскія требы для окружавшихъ его поселянъ-крестилъ, хоронилъ ихъ. онъ даже имълъ ири Запорожь в оригинальное для монастыря право вънчать ихъ. Многіе запорожцы тздили сюда для говтный издалека; ифкоторые, послуживъ матери Сичи и рукою и головою, селились, чтобъ быть вблизи храмовъ божихъ, вокругъ монастыря зимовинками, хуторами; такимъ образомъ монастырь дълался центромъ поселенія, которое постепенно разросталось: у стъпъ его завелись даже сельскии ярмарки; онъ составились сами собою, естественнымъ путемъ, большею частью изъ пріъзжихъ на богомолье въ дни его храмовыхъ праздниковъ: нерваядевятаго мая, въ день св. Николая, а вторая-шестого августа, на праздникъ Преображенія Господия. Тогда стекались сюда богомольцы изъ Малороссіи, изъ польской и слободской Украйны, отъ тихаго Дона и даже изъ сосъднихъ великороссійскихъ курской и орловской губерній. Были сичовики, которые окончательно затворялись въ Самарской обители» <sup>1</sup>), были и такіе, которые удалились сюда съ цёлью окончить здёсь свое земное поприще: Таковъ, напримёръ, кошевой атаманъ, Филиппъ Федоровъ, который, «подякувавъ Сичь за панство», т. е. отказавинсь отъ званія кошеваго, ушелъ въ Самарскій монастырь и здёсь умеръ въ 1795 году, имъя отъ роду сто одинъ годъ.

Въ 1775 году, послъ наденія занорожской Сичи, Самарскій монастырь остался нетропутымъ; тогда за нимъ считалось земли 18697 десятинъ и 615 квадр, саж. По спустя пять леть онъ лишился своей самостоятельности и принисань быль къ кіевскому Межигорскому снасо-преображенскому монастырю. Это однако не мѣшало братін Самарскаго монастыря возобновить у себя свой обветшавшій соборъ. При содъйствій священника Кирилла Николаевича Тарловскаго, извъстнаго болъе подъ прозвищемъ «дикаго попа», соборъ дъйствительно былъ возобновленъ и сохранился въ такомъ видъ до нашего времени (см. табл. VI). Но съ 1791 года бъдствія для монастыря вновь начались: сперва его сделани «домомъ скатеринославскихъ архіереевъ, затёмъ, съ 1794 года, по приказанию кн. Григорія Потемкина, отъ него отобрали крестьянь, за потомь, наконець, лишили большей части его владеній: изъ 18697 съ излишкомъ десятинъ земли оставивъ только 1632 десятины и 1630 квадр. саж. Тогда прежнее благосостояніе монастыря см'янилось лишеніемъ и даже нищетой, а братіи осталось самое ничтожное число. Въ 1865 году въ монастыръ было семнадцать иноковъ и десять служителей; въ 1871 году ихъ осталось всего лишь семь, и то престарълыхъ и убогихъ; теперь въ Самарскомъ монастыръ иноковъ еще меньше того; земли за монастыремъ считается всего лишь 341 десятина, изъ коихъ большая часть находится нодъ дубовою пущею.

Въ настоящее время мъстоположение Самарскаго монастыря представляется въ такомъ видъ. Онъ стоитъ на очень ровной

<sup>1)</sup> Надхинъ. Церковные памятники Запор. Москва, 1878, стр. 22 п 23.



Самарскій соборъ,



ивстности, окруженной съ трехъ сторонъ—восточной, свверной и отчасти занадной—высокимъ дубовымъ явсомъ и съ одной стороны—южной—окаймленной песчаною равниною, по которой торчатъ сухіе ини, отъ ивкогда росшихъ здвсь дубовъ. Лицевая сторона монастыря открывается съ запада, гдв онъ отгороженъ отъ явса прекрасной деревянной оградкой съ воротами на самой средний ел и съ небольшимъ, также очень красивымъ, домикомъ для прівзжихъ и захожихъ богомольцевъ. Первое, что бросается въ глаза путешественнику, по вході во дворъ монастыря, это высокая каменная колокольня и за ней каменная же, хорошо выбіленная церковь,—соборъ монастыря, возобновленный иждивеніемъ священника Кирилла Тарловскаго.

Всёхъ церквей въ монастырё три: главная николаевская церковь, построенная въ 1787 году, другая транезная, преображенская, построенная въ 1815 году; третья, при архіерейскомъ домѣ, георгіевская, построенная въ 1838 году. При главной церкви стоитъ высокая каменная колокольня; она построена въ одинъ годъ съ архіерейскимъ домомъ, 1828-й, на мѣсто деревянной четырехъ-ярусной колокольни, поставленной повокодацкимъ жителемъ Кариомъ Яковенкомъ. На новой колокольнъ виситъ большой колоколъ, въ 169 пудовъ и 22 фунта, сохранившійся еще отъ времени запорожскихъ козаковъ и стоившій имъ 8320 р. и 90 кои.

Въ каждой изъ названныхъ церквей есть свои достопримъчательности. Если войти въ главную николаевскую церковь и спуститься подъ полъ ея, въ усыпальницу, то тутъ можно увидъть четыре гроба, скрывающихъ въ себъ четырехъ архіереевъ: Аванасія Іванова († 1805 г., 18 августа), Платона Іюбарскаго († 1811, 20 октября), Іова Потемкина († 1823, 28 марта) и Описофора Боровика († 1828, 20 апръля). Въ средней части храма, передъ алтаремъ, съ правой стороны, можно видъть и главную святыню монастыря, икону Богоматери, ту самую, которая стояла прежде въ городъ Новомъ-Кодакъ, потомъ перевезена была въ полтавскій Крестовоздвиженскій

монастырь, отсюда отправлена была въ Екатеринославъ и изъ Екатеринослава—въ Самарскій монастырь. На серебряной цозлащенной шатъ ся сдълана слъдующая достопаматная надпись: «Сія шата сдълана къ Богоматери въ Новую Кодацкую церковь въ цёну сто-шестьдесятъ одинъ рубль двадцать-пять копъекъ коштомъ его вельможности нане Конювого Атамана Петра Пвановича Калнишевскаго 1772 г. декабря 30 дня а въсу въ ней три фунта 21 лотъ». Поименованный здъсь Петръ Ивановичь Калнишевскій быль послёднимь кошевымь атаманомъ запорожских козаковъ, умершимъ въ 1803 году, въ ссылкъ на Соловецкомъ острову. Въ самомъ алтаръ собора хранится множество запорожскихъ церковныхъ вещей, изъ коихъ замѣчательнъйшія слъдующія. Большой кинарисовый кресть въ серебряной оправъ по концамъ и со стекломъ по срединъ, высоты два аршина безъ четверти. Онъ вставленъ въ серебряную подставку, на подобіе подсвѣчника, по краямъ которой сдѣлана слъдующая надинсь: «Сооружень сей кресть коштомъ и стараніемь Василый Бълын (Василія Бълаго), козакъ (козакомъ) куреня рогъвского въ монастиръ Самарскій до храму святителя николая 1783 году мъсяца сентября: 7 дня в нему въсу 8: фунтовъ». Крестъ, также кипарисовый, въ серебрянной оправѣ съ надписью: «Сей крестъ соружиль монах ааврама (авраамъ) запъшнаго (запъшный) 1768 года мъсяца іюня 17 дня». Крестъ малый серебряный съ надинсью: «Сен кресть сооруженъ рабомъ божнимъ василіемъ федоровскимъ до храма святопустинаго николаевскаго монастиря купленъ за 18 р. 1785». Чаша, серебряная позлащенная: «Надалъ захарія мартиновъ козакъ товаришъ куреня Доского (Донскаго)». Чаша серебряная позлащенная, большихъ размъровъ: «Сія чаша сдъдана коштомъ отъ козака войска запорожскаго курена поповичевскаго Алексвя Бълиского (Бълицкаго), бывшого кошового въ Самарскій монастыръ въ церковъ святителя христова николая кіево межигорскому прынисній (принисной) 1771 года сентября 3 дня». Ковчегъ, большой серебряный, въ аршинъ высоты, съ надписью: «Сія гробница сооружена подпорутчикомъ јеремјемъ максимовичемъ малымъ въ самарској монастиръ въ перковъ николая чудотворца на престолъ 1780 года октября 28 дня въсу серебра: фунтовъ 4: и 12». Евангеліе большое, московской печати 1735 года съ надписью на переднемъ листъ: «сіе Евангеліе купленное за покойного Никифора прозываемаго Рабошанка знатнаго Товариша куреня Поповичевского за отпушеніе гртховъ, до монастыра святого, Успенского, Нехворощанского заоръльского тщаніемъ высоце къ Богу Преподобнъйшого Отца Архимандрита Гаврінла Яновского. Тогожъ монастыра вышеозначеннаго начальника. Цёною рублей 15 изполтиною, бес серебра 1740 года мъсяца мая 6 дня. Цена въ тетратехъ три рубля шедеся копеек (.) продано купцу семену петрову на монастырь, на протчас ярмонки». Евангеліе малое съ надинсью: 1756 года Мая 2 дня надаль сіе Евангеліе (въ) Монастирь Пустинно-Николаевскій Самарскій воиска запорожскаго Низового Знатный товаришъ козакъ куреня величковского Деміянъ Легуша во въчное владъніе».

Изъ другихъ вещей особенно интересны евангеліе и икона съ запорожскими фигурами, въ церкви Преображенія Господня. въ транезномъ флигелъ. Евангеліе имъетъ надпись внизу по листамъ: «Сия книга глаголемая Евангеліе сооружено атаманомъ куреня величковского Демьяномъ Легушею за покойного Петра Гогу и отдана въ монастиръ святониколаевскій Самарскій на въчное владъніе въ году 1759 вижсяць ноябрь дня 20, и ризъ двое зеленого златоглаву». Икона выразительные всякой надниси передаетъ свое содержаніе. На полнотъ, вставленномъ въ деревянную раму, высоты 20, шприны 15 вершковъ, изображенъ Господь Вседержитель, въ высокой тіаръ на головъ. въ пурпурной мантін на плечахъ, со скипетромъ въ правой рукт и съ державнымъ яблокомъ въ лтвой. Въ последнемъ именно и состоитъ интересъ иконы. Здъсь представленъ лъсъ и посреди ліса озеро; изъ озера течеть річка; черезъ річку переброшенъ мостикъ, и на всемъ этомъ ландшафтъ три фигуры запорожцевь, изъ коихъ одинъ стоитъ у моста и удитъ рыбу, другой стоитъ въ камышѣ и цѣлится въ плавающихъ по рѣкѣ утокъ, а третій сидитъ у казанка, повѣшеннаго на треножникѣ, и варитъ кашу. Около запорожцевъ стоитъ чумацкій возъ, а коло рѣчки видна одномочтовая козацкая чайка. Мысль вложенная художникомъ въ икону, очевидна: Богъ любитъ запорожцевъ и покровительствуетъ веѣмъ ихъ занятіямъ, отчего и держитъ въ своемъ державномъ яблокѣ.

Наконецъ, въ монастырт есть еще два портрета замъчательныхъ историческихъ дъятелей запорожскаго края, находящіеся въ архіерейскомъ дом'є и писанные масляными красками, -- это портретъ такъ-называемаго «дикаго попа» 1) и портретъ подковника Аванасія Колпака. Кириллъ Николаевичь Тарловскій, или дикій понъ, былъ родомъ дворянинъ черниговской губернін, по дальній нредокъ его быль полякъ, посившій фамилію Тарахъ-Тарловскаго. переселившійся еще въ 1587 году изъ мазовецкаго округа въ Кієвъ. Тарахъ-Тарловскій въ Кіевъ же получилъ и образованіе, въ духовной академін; изъ Кіева же онъ перебхаль сперва въ Остеръ, потомъ изъ Остра въ Козелецъ, черниговской губериін, гдъ, «получа осъдлость», женился на шляхтянкъ Софьъ Ходавской. Въ третьемъ или четвертомъ поколжній отъ этого брака и произопісль Кириллъ Инколаевичъ Тарловскій. Отецъ его былъ священникомъ при козелецкой николаевской церкви. Какъ и первый изъ Тарловскихъ. Кириллъ Николаевичъ также воспитывался въ Кіевъ, въ духовной академін. По окончанін курса, онъ сділался священникомъ сперва при козелецкомъ дёвичьемъ монастырё черниговской гу-

<sup>1)</sup> Сведенія о дикомь попе заимствованы нами, во-нервыхъ, изъ сочиненія преосв. Осодосія «Самарскій монастырь», Екатеринославъ, 1873 г., стр. 57; во-вторыхъ, изъ статын г. Мацевнича: «Нъчто о дикомъ попе». Кієвская старпиа», 1886 г., т. XIV, стр. 821; т. XIX, 1887 г., стр. 577; въ-третыхъ, изъ разсказовъ, доставленныхъ намъ священникомъ с. Голубовки, повомосковскаго у., от. Терентіємъ Чевягою, и въ-четвертыхъ—изъ словъ священника с. Выше-Тарасовки, с. Іоанна Курплина, екатеринославскаго утвяда. Но большинство изъ этихъ свёденій разноречивы и посять на себе явные следы анеклотичности.

бернін, а потомъ, по смерти отца, при приходской николаевской неркви. Забсь онъ оставался до 1744 года, когда Козеленъ посътила императрица Елизавета Петровна. Ировздомъ въ Кієвъ она остановилась временно въ деревянномъ дворці, устроенномъ для нея на берегу ръки Остра. Въ этомъ дворцъ, какъ гласитъ преданіе, императрица, соблюдая строгую тайну, сочеталась бракомъ съ графомъ А. Г. Разумовскимъ, уроженпемъ села Лемешовъ козелецкаго убзда. Обрядъ вънчанія совершаль о. Кирилль Тарловскій. Выбажая нав Козельца, Елизавета Иетровна взяла съ собой въ Иетербургъ и Тарловскаго, злъсь она назначила его духовникомъ и учителемъ супруги наследника русскаго престола, Петра Федоровича, Екатерины Алексвевны, впоследствін императрицы Екатерины Н. Въ Петербургв о. Кириллъ Тарловскій познакомился со многими особами высшаго круга и между прочимъ особенно сошелся съ В. А. Чертковымъ, впоследствін гонераль-губернаторомъ азовской губернін. Есть разсказъ, что будто бы онъ былъ даже женатъ на одной изъ дочерей Черткова, которую видълъ еще въ Кіевъ, будучи студентомъ. Такъ или иначе, но, живя въ Петербуртъ, Кириллъ Пиколаевичь уже вскоръ послъ смерти Елизаветы Петровны попаль въ опалу. При восшествін на престоль императрицы Екатерины II, онъ держалъ сторону супруга ея, императора Иетра III. Потомъ, боясь наказанія, бѣжаль изъ Петербурга въ Кіевъ и здісь пристроился, въ качестві смотрителя, къ мельинцамъ даврскихъ монаховъ, ръшившись впоследствій сделаться монахомъ нечерской давры. Вскоре после этого, кіево-печерскую обитель посттила императрица Екатерина И, передъ отправленіемъ своимъ въ Крымъ. Когда государыня, сопровождаемая большой свитой своихъ придворныхъ, вошла въ церковь лавры, то тутъ одинъ изъ ел вельможъ случайно остановилъ свое винманіе на одномъ монахъ и потомъ вдругъ неожиданно спросидъ его: «Ты не Тарловскій?»— «Нѣтъ, вы ошибаетесь! Я монахъ и больше инчего!..» Однако это обстоятельство заставило Тарловскаго

покинуть и печерскую обитель; въ ту же ночь онъ бъжаль въ ликія степи Низа, къ рѣкѣ Самарѣ и ея знаменитымъ лѣсамъ. Ходить онъ здёсь, любуется мёстами, собираеть дикіе плоды. спить на голой земль, укрывается монашеской рясой. Зашель какъ-то въ одну балку, близь теперешняго села Кочережекъ, павлоградскато убзда. Чувствуя усталость и испытывая гододь послѣ продолжительной ходьбы, монахъ присѣлъ въ балкъ, развель огонь и сталь варить себъ кулишъ. Но не усивль онъ еще хорошенько и наладиться, какъ вдругь передъ нимъ, точно изъ земли, выросли два всадника. Дивятся они монаху, а монахъ дивится имъ. Но монахъ скоро пришелъ въ себя и посившиль пригласить проважихъ присветь къ казанку и раздълить съ инмъ то, что ему Богъ посладъ на этотъ разъ, Всадники охотно приняли предложение. Во время ужина знакомцы разговорились. Рачь зашла о божественныхъ предметахъ. Монахъ оказался пріятнымъ собесёдникомъ и большимъ знатокомъ священнаго писанія. Всадники оказались запорожнами. **ТУХАВШИМИ ИЗЪ СТЕПИ ВЪ СИЧЪ. По окончаніи ужина и посл** продолжительнаго разговора, запорожцы стали приглашать монаха на Сичъ. Монахъ сперва подумалъ, но потомъ сказалъ: «Быть по-божьему, согласенъ передъ Богомъ помолиться о благополучін вашего коша». Слідующимъ днемъ, чуть поднялось солнце, запорожцы, въ сопровождении монаха, отправились въ путь и скоро прибыли въ Сичъ. Товарищество съ восторгомъ приняло гостя, и скоро Кириллъ Тарловскій сділался настоятелемъ покровской сичевой церкви, и съ тъхъ поръ сталь извъстень подъ именемь «дикаго попа», потому что открыть быль запорожцами въ дикой степи. Но однако «дикій понъ» скоро оставилъ и Сичу: не поладилъ онъ съ запорожцами и опять ушель въ вольныя степи. Уже посят наденія Запорожья, о «дикомъ попѣ» узналъ генералъ-губернаторъ азовской губернін, В. А. Чертковъ, и донесъ о немъ императрицъ Екатеринъ II, прося у нея отъ его имени прощенія. Императрица, умъвшая всегда прощать своихъ враговъ, даровала «ликому попу» званіе «лейбъ-кампаніи священника» во время паставшихъ турецкихъ войнъ и послѣ заключенія мира наградила его десятью тысячами десятинъ земли около теперешняго села Бузовки и восемнадцатью тысячами десятинъ вемли около теперешняго села Воскресеновки новомосковского убада, екатеринославской губерніц; сверхъ того, она подарила ему еще нъсколько тысячь десятинъ въ Крыму. Сдёлавшись помёщикомъ: Кириллъ Николаевичъ Тарловскій оставался попрежнему свяшенинкомъ и съ этого времени пріобрёль извёстность, какъ фундаторъ Самарскаго монастыря и колонизаторъ двухъ теперешнихъ убадовъ, навлоградскаго и новомосковскаго. Для монастыря онъ жертвоваль скоть, живность, хльбъ, продукты, дёлаль разныя постройки, возводиль новыя зданія, а для края заводилъ хутора, деревии, села, въ чемъ находилъ себъ помощниковъ въ лицъ генераль-губернатора Черткова и собственнаго брата, вызваннаго имъ изъ черниговской губерии съ тремя сыновьями. Прежде основанія всякаго села, Кириллъ Николаевичъ обыкновенио закладывалъ, по собственной модели, церковь, потомъ строилъ хаты, затёмъ собиралъ переселенцевъ, давалъ каждому изъ нихъ пару воловъ, лошадь, девять овецъ: образомъ последовательно и такимъ образомъ последовательно колонизоваль пустынный край. Такъ, мало-по-малу, онъ основалъ села: Малую-Терновку 1), Кочережки, Межиръчье, Булаховку <sup>2</sup>), Васильевку <sup>3</sup>), Бузовку, Пески <sup>4</sup>), Новоселку <sup>5</sup>) и Воскресеновку. Последнее село было местомъ пребыванія самого основателя его. Здъсь Кириллъ Шиколаевичъ въ день храмового праздника, 21 сентября, любиль устранвать торжественные обёды; для этого онъ разставляль на протяженін четырехь верстъ столы и на нихъ накладывалъ разныя яства, уставлялъ

<sup>1)</sup> Теперь с. Юрьевка, павлоградскаго увзда.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Имѣніе владъльца Сокологорскаго.

<sup>3)</sup> Имъніе графа Ностица, въ 30 ворстахъ отъ Новомосковска.

<sup>4)</sup> Иначе Панкова.

<sup>5)</sup> Шинъевъ.

разные напитки и приглашаль къ столамъ всякаго прохожаго и пробажаго, всего больше изъ ближайшихъ селъ теперешней полтавской губернін, Орчика и Залинейной. Посль объда каждому гостю даваль по алтыну денегь и по руну овечьей волны и отпускаль домой. Въ Воскресеновкъ и въ настоящее время сохраняется домъ «дикаго пона», въ которомъ живетъ родственникъ Тарловскаго, землевладълецъ О. И. Бълицкій. Въ помъ сдёлано четверо дверей съ тою цёлью, чтобы удобнёе было б'вжать на случай нападенія со стороны враговъ: если нападающіе ворвутся въ одну дверь, то хозяннъ дома можетъ убъжать черезъ вторую, а если они проникнутъ во вторую, то онъ можетъ уйти въ третью и т. д. Тутъ-же хранилось нъсколько вещей, принадлежавшихъ Кириллу Николаевичу, а въ самой церкви с. Воскресеновки находится помянникъ, въ которомъ означены годъ смерти и мъсто погребения его. Подъ конецъ жизни Кириллъ Инколаевичъ удалился въ Самарскій пустынно-николаевскій монастырь и здёсь оставался до самой смерти, посл'єдовавшей на 75-мъ году его жизни. «Священноіерей Кириллъ Тарловскій скончался 1784 года декабря 4 дня и погребенъ въ Самарскомъ монастырѣ въ каменной церкви» 1). Въ настоящее время ходитъ въ устахъ мъстныхъ жителей разсказъ, что будто бы по смерти Кирилла Николаевича, его камердинеръ, нъкто Яшный похитиль всъ его документы и выдалъ себя за Тарловскаго, отъ котораго якобы и произошли пастоящіе Тарловскіе. Но правдоподобиве, что настоящіе Тарловские-покольние брата Кирилла Николаевича, вызваннаго имъ изъ черниговской губериін.

На портретъ Кирилтъ Николаевичъ Тарловскій изображенъ во весь ростъ одътымъ въ зеленую рясу, съ правой рукой, положенной на сердце, и съ лѣвой, опущенной на евангеліе, раскрытое на текстъ: «Господи, возлюбивъ благольніе дому твоего и мъсто селенія славы твоея». Съ правой стороны портрета

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Изъ помянника, хранящагося при воскресенской церкви села Воскресеновки.

изображено расиятіе, за расиятіемъ видивются окна церкви, а внизу пом'вщено сл'ядующее двустишіе:

«Тарловскаго портретъ свищенника кирилла, Щедрота коей сей храмъ сооружила».

Такова личность знаменитаго въ свое время дикаго попа, изображеннаго на портретъ, находящемся въ самарскомъ архіерейскомъ домЪ. Что касается изображенной также на портреть личности Аванасія Колпака, то о немъ мы знаемъ, что онъ происходиль изъ малороссійскихъ старшинныхъ дітей и владъль зимовинкомъ ио р. Орели, въ теперешиемъ новомосковскомъ убздъ. Кромъ того, знаемъ и то, что Аванасій Колпакъ ев 1745 года и по 1780 служиль въ запорожскомъ войскъ. сперва простымъ товарищемъ, потомъ атаманомъ шкурпнекаго куреня, а зат'ямъ и полковникомъ полтавскаго полка, причемъ въ чинъ полковника онъ участвоваль въ походъ 1771 года противъ крымцевъ, подъ командою князя Долгорукаго, за что получиль награду, золотую медаль на голубой лентъ для пошенія на шев. Знаемъ наконецъ и то, что Аванасій Колпакъ въ последние годы историческаго существования Сичи «велъ ожесточенную борьбу съ обывателями и властями изюмской провинціи за неприкосновенность съ этой стороны запорожскихъ владѣній». Находясь во время похода продолжительное время на Кинбуриской косъ, Аванасій Колпакъ скоро завель близь косы поселокъ, Колнаковку, существующую съ тъмъ же названіемъ и понынъ, съ церковью, построенною въ 1777 году. во имя соществія св. Духа. А возвратись изъ похода, Аванасій Колнакъ вскоръ основаль другой поселокъ, Аоанасьевку, при р. Богатой, внадающей въ Орель, екатеринославской губерніц, новомосковскаго убзда, съ деревянною церковью во ими Успенія пр. Богородицы. Въ 1775 году, послъ паденія Сичи, Колиакъ получиль «ранговую дачу», какъ полковникъ полтавскаго пикинернаго полка. Въ 1781 году, 31 декабря, Аванасій Колиакъ получиль отставку съ чиномъ армейскато полковника, а черезъ

шесть лать выбрань быль предводителемь дворянства алексапольскаго убада, екатеринославскаго намъстинчества, причемъ за особое усердіе по служб'в пожаловань быль отъ императрины Екатерины II золотой табакеркой. Таковы наши св'ядыны о личности Аванасія Колнака, но когда онъ родился, гдѣ провель дётство, какъ попаль въ козаки, наконецъ, кто инсаль его портреть и какъ попаль этоть портреть въ Самарскій монастырь, объ этомъ намъ решительно инчего неизвестно. Покольніе Колпака въ настоящее время носить три фамиліи: Магденковыхъ, Ильяшенковыхъ и Болюбашей. На портретъ Аванасій Колпакъ изображенъ во весь рость. (См. табл. УП). Это — илечистый, коренастый мужчина съ открытой, гладко остриженной, безъ чуба, головой, съ кривой короткой саблей въ лъвой рукъ и съ двухъ-колънчатой съ набалдашникомъ палкой въ правой; на голубой лентъ, надътой на шеъ, у него висить большая золотая медаль съ отчетливо вылитымъ бюстомъ Екатерины II; нодъ мышку девой руки вложена шанка съ барашковымъ околышемъ, перевернутая вершкомъ виизъ. Онъ одъть въ длинный зеленаго цвъта, съ откидными рукавами, кафтанъ, ополеанъ шпрокимъ съ застежками полсомъ. къ которому, при помощи цъпочки, прикръплена сабля; обутъ въ сафыновые, свътло-желтаго цвъта, сапоги. Виизу портрета едълана надинсь: «Вонска запорожскаго Низового Афанасій Феодоровичъ Колпаковъ».

Въ Георгіевской церкви замъчательны двъ слъдующія вещи: евангеліе и икона. Икона пмъетъ краткую надинсь: «Сію икону отмъниль козакъ Степанъ Ченересъ», а евангеліе—болъе пространную: «Сия книга Госнода Бога и Спаса нашего Інсуса Христа данная изъ Съчи запорожской въ память предбудущіе лъта боголюбивымъ всечестнымъ архимандритомъ Гавріиломъ вмонастир Нефорощанскій вцерковъ Успенія Пресвятыя Богородицы за игумена тоей же обители іеромонаха Гавріила Шишацкаго 1731 г. Септемврія 19». Евангеліе напечатано въ Москвъ, въ 1717 году. Кромъ всего этого, въ Самарскомъ мо-

пастырѣ отъ времени запорожскихъ козаковъ сохранилось еще шесть золотыхъ медалей съ разными изображеніями и надписями; изъ послѣднихъ замѣчательна слѣдующая: «Войска запорожскаго нолковому есаулу Евстафію Кабелану за его храбрыя и мужественныя дѣла». Вмѣстѣ съ медалями хранится трость какого-то запорожскаго кошеваго съ драгоцѣнными камнями, золотою головкой и тремя рельефными купидонами.

Таковы тѣ историческіе намятники, которые находятся въ Самарскомъ пустынио-николаевскомъ монастырѣ, бывшей обители запорожскихъ козаковъ. Въ заключеніе всего этого рекомендуемъ путешественнику отправиться на колокольню, подняться на самый верхъ ея и осмотрѣть оттуда ближайшія окрестности монастыря. Съ высоты колокольни открывается превосходный видъ на всѣ четыре стороны, особенно же на южную: здѣсь, среди ровной открытой мѣстности, мелькаютъ лишь головки степныхъ цвѣтковъ, да въ отдаленіи мрѣютъ крыши деревянныхъ хатъ села Песчанки и хутора Махна.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Икъ иду я ипляхомъ, всюды позираю, Стринетця оселя, я ін минаю; Іхатымуть люде, й те мини байдуже, Во й зъ людьми стриватись я люблю недуже. Икъ же що могила де забованіе, Заразь въ мене сердце такъ и звеселіе. Лину я до неи, наче до родыны, Сяду уклонюсь близько до вершины, Степъ и сыне небо по лядомъ окину, Вачу жъ мою неню, бячу Украину!

Я. Щоголевъ.

Отъ Самарскаго монастыря вверхъ по ръкъ Самаръ тянется рядъ селъ, мало чѣмъ замѣчательныхъ. Пзъ нихъ можно отмѣтить лишь село Вольное, названіе котораго извѣстно было уже въ концѣ хүн вѣка. Видимо, нодъ теперешнимъ селомъ Вольнымъ скрывается та самая крѣпость Вольное или Сергіевъ городокъ, о которомъ уноминаетъ малороссійскій лѣтописецъ Самонлъ Величко и который, по его словамъ, въ 1690 году, весь вымеръ отъ морового новѣтрія 1). Остатки этого городка, какъ кажется, уцѣлѣли въ видѣ земляной крѣпости, находящейся за селомъ Корбовкой, смежнымъ съ Вольнымъ, на правомъ берегу рѣки Самары, въ видѣ обыкновеннаго редута съ выступами для фланкированія рвовъ. Въ окрестностяхъ с. Вольнаго часто скры-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Дътопись С. Величка. Кіевъ, 1855 г., т. III, стр. 88.

вался извъстный въ свое время разбойникъ, «харцызъ и характерникъ», Семенъ Гаркуша, пойманный потомъ въ 1784 году. 17-го февраля, въ г. Ромнъ, полтавской губерніи. Къ съверозападу отъ Вольнаго идетъ рядъ сель уже болъе замъчательныхъ, чёмъ тъ, которыя протянулись вдоль ръки Самары. Изъ такихъ особенио интересно село Аванасьевка, основанное упомянутымъ выше полковникомъ запорожскаго войска, Аванасіемъ Федоровичемъ Колпакомъ, на ръчкъ Богатой, близь ръки Орели. Начало ему положено въ 1780 году; тогда же заложена была въ селъ и деревянная церковь во имя Успенія Богородицы; спустя годъ, данъ былъ и планъ подцерковной земли, сохранившійся въ церкви и до настоящаго времени съ собственноручною подписью Колиака: «Геометрическій планъ Азовской губернін, екатеринославскаго увзда, 1781 года. Містность и планъ сочинялъ межевщикъ пранорщикъ федоръ галичъ (;) при семъ межеваній были и подписуемся къ сему илану села аванасьевки помъщикъ полковникъ афанасій федоровъ колпакъ руку приложиль». Спустя еще годь, окончено было и построеніе церкви. Изъ ивсколькихъ сель, которыя основаль Колнакъ, видимо больше другихъ онъ любилъ село Аванасьевку, такъ какъ назвалъ ее своимъ именемъ, жилъ здёсь собственнымъ домомъ о бокъ съ домомъ теперешняго священника о. Евфимія Чайкина, на старомъ дворищъ владълицы Е. А. Ильяшенковой. По разсказамъ настоящихъ родственниковъ Аванасія Федоровича, вся его семья состояла изъ одного сына Ивана и двухъ дочерей: Анисы и Надежды; изъ нихъ сынъ умеръ еще неженатымъ, вслъдствіе несчастнаго паденія съ лошади; старшая дочь вышла замужъ за помъщика Магденка, отъ котораго имъла дочь, вышедшую замужь за номъщика Ильяшенка, владъльца Аванасьевки; а младшая вышла замужъ за помъщика Болюбаша, фамилія котораго сохранилась въ теперешнемъ сель Колпаковкъ, основанномъ тъмъ же Аванасіемъ Федоровичемъ Колпакомъ. Церковь, основанная въ с. Аванасьевкъ, спесена только въ 1886 году и продана въ село Катериновку, полтавской губерніп, константиноградскаго увада. Въ алтаръ теперешней церкви села Аванасьевки хранится ивсколько вещей, принадлежавшихъ старой церкви. Вотъ онъ: два креста, серебряныхъ позлащенныхъ; дарохранительница, серебряная позлащениая; дискосъ, чаша съ надписью: «1780 году мъсяца октября 12-го дня. Сия чаша сооружена рабомъ божнимъ василиемъ бълимъ вслободу авонасьевку до храму успенія. яды мою плоть и піян мою кровь во мнъ пребываетъ і азъ внемъ». Кромъ этого въ церкви хранятся три иконы, шитыя волотомъ, изъ старой церкви: Богоматерь, архистратигъ Михаилъ и Усъкновеніе главы Іоанна Предтечи.

А. А. Русовъ, видъвшій старую церковь въ с. Аванасьевкъ, года три тому назадъ, описываетъ ее въ такихъ краскахъ: - Церковь эта незначительныхъ размеровъ, въ форме креста, съ небольшимъ крылечкомъ, и не отличается ни архитектурою, ни богатствомъ ризницы, кромѣ развѣ своего иконостаса, современнаго построенію церкви. Иконостасъ пятнярусный съ ръзбою и позолотою: письмо на иконахъ для того времени очень тонкое и искустное. Нѣкоторыя изъ иконъ отъ времени, солнца и сырости пострадали въ такой степени, что трудно опредълить, что на нихъ изображено, другія отлично сохранились и свидётельствують объ искусств' живописца. Въ средина иконостаса, выше царскихъ врать, утвержденъ большой образъ Господа Вседержителя, а у престола его позади, справа, архангелъ Гаврінль, а слѣва архистратигь Миханль, и оба эти начальники небесныхъ силь изображены въ видъ запорожцевъ; Михаилъ явственно даже въ смушевой шанкъ и съ мечомъ».

«Что за дикая фантазія?» спросить читатель. Прежде всего, можно думать, здёсь проглянуло высокое сознаніе о себѣ запорожцевь, что они всесвѣтные «лыцари» на морѣ и на сушѣ, достойны охранять престоль Господа Вседержителя; по вѣрнѣе, кажется, предполагать здѣсь ту мысль, что запорожцы несутъ къ престолу Господню свою завѣтную храбрость и отвагу и готовы сложить головы за имя Его. Если сопоставить, впро-

чемъ, стоящихъ здёсь на стражѣ у престола Господня запорожцевъ съ малороссійскими козаками вообще, которые, какъ удалось намъ прочесть въ одной рукописи XVII столѣтіи, отгоняютъ отъ креста Спасителя распинающихъ его поляковъ и жидовъ, то внутренній смыслъ названнаго выше изображенія получаетъ новый оттѣнокъ національнаго сознанія своей близости къ Богу и угодности Ему сравнительно съ мучителями христіанскаго рода, въ данную пору ляхами и жидами, а также сосѣдями бусурманами. Уцѣлѣвшія другія изображенія въ этомъ родѣ, а также нѣкоторыя произведенія старинной нашей письменности, указывають на присущую нашимъ предкамъ особую паклонность къ антропоморфизму, стремленіе приблизить себя къ божественному, низвести опое въ кругъ обыденныхъ своихъ образовъ и представленій 1).

Къ западу отъ села Аванасьевки, на разстоянии иятидесяти верстъ по прямому направлению, стоитъ замѣчательное мѣстечко, Котовка, того же новомосковскаго уѣзда, имѣніе владѣльца Георгія Петровича Алексѣева. По преданію, оно основано какимъто запорожцемъ Степаномъ Котомъ, выходцемъ изъ полтавской губерніи ²). Первая церковь въ м. Котовкѣ заложена 5-го октября 1774 года старокодацкимъ намѣстникомъ Григоріемъ Порохней, по просьбѣ кошеваго атамана съ войсковою старшиною и товариствомъ, Петра Пвановича Калнишевскаго, и графа Петра Александровича Румянцова и по благословенію кіевскаго митрополита Гаврінла. Въ это время въ Котовкѣ было семьдесятъ три двора, въ которыхъ жили козаки, бывшіе въ Сичи, по потомъ вышедшіе изъ нея, поженившісся и осѣвшіеся у лѣваго берега Орели, противъ села Ряжскаго, стоявшаго на пол-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Кіевская Старина, 1887 г., т. XIX, стр. 587—588.

<sup>2)</sup> Изъ владъльческихъ записей видно, что поселокъ Котовка въ 1758 году, по купчей кръпости, перешелъ отъ запорожца Кота къ секундъ-мајору Иллагіопу Спиридоновичу Алексъеву, участвовавшему въ семильтией войнъ противъ Пруссіи и потомъ бывшему губернаторомъ въ Исковъ, до самой смерти, послъдовавшей въ 1798 году.

тавскомъ берегу ръки. Для нихъ-то и построена была первая церковь. Въ эту церковь опредъленъ былъ священникомъ бывшій козакъ кисляковскаго куреня, Иванъ Андреевичъ Высота, 
восемнадцать лътъ прожившій при войсковой запорожской школъ 
и потомъ служившій дьячкомъ при походной войсковой церкви 
Георгія Побъдоносца. «На сраженіяхъ не былъ,—показаль онъ 
о себъ сказкою,—и потому никого не убилъ» 1). За паденіемъ 
Сичи церковь эта окончена на собственный счетъ помъщика, 
статскаго совътника и кавалера Илларіона Спиридоновича Алексъева. Вторая церковь основана въ Котовкъ уже черезъ семнадцать лътъ, такъ какъ первая уже признана была обветшавшей.

Мъстность, въ которой находится мъстечко Котовка, расподожена по явому берегу р. Орели <sup>2</sup>), отдъляющей екатеринославскую губернію отъ полтавской. Рѣка Орель, у древнихъ руссовъ Угълъ или Уголъ, у русскихъ гидрографовъ Ерель, Орель, Оръль, у малороссійскихъ льтописцевъ Орель, начинается въ теперешней харьковской губерній двумя ръчками, Верхнею Орелью и Нижнею Орелью, иначе Орелькой или Попильнушкой. Верхняя Орель береть начало близь села Лимана, зміевскаго увзда; Нижняя Орель береть начало около села Верхней Береки, того же увзда, впадаетъ въ Верхнею Орель ниже такъ-называемой стрълки, у которой сходятся три губерніи: харьковская, полтавская и екатеринославская. Последиюю Нижияя Орель охватываетъ на протяжении 30 верстъ, начиная отъ села Ново-Петровки павлоградскаго убзда. Всего теченія ріки Орели отъ истоковь и до устья 400 версть. Она составляеть собой лівый притокъ Дибира, виадая въ него выше села Песокъ, новомосковскаго убзда, и какъ разъ противъ начала села Бородаевки, екатеринославскаго увзда, которое раскинулось по правому берегу Дивира. Во время существованія Запорожья Орель слу-

¹) Өеөдөсій. Матеріалы для историко-стат. опис. Екатеринославъ, 1880 г., I, 346.

<sup>2)</sup> Орель одного корня со словомъ Уралъ.



ч. г. рнс. 7. Полковникъ А. Ө. Колпакъ, собраніе Г. П. Алексъева.



жила границей между владвніями запорожскихъ козаковъ и малороссійскихъ <sup>1</sup>).

За время ухода отсюда запорожцевъ подъ власть турокъ, съ 1709 по 1734 годъ, русское правительство построило здъсь пртию трепостей, полти от самой вершины и до устья Орели, сдёлавшейся въ то время пограничной рёкой между россійскими владініями и татарскими. Эта линія крібностей возводилась въ теченіе двухъ льтъ, отъ 1731 и по 1733 годъ, подъ присмотромъ трехъ полковниковъ: кіевскаго Антона Танскаго, прилуцкаго Григорія Галагана и лубенскаго Нетра Апостола, сына извъстнаго малороссійскаго гетмана Даніила Апостола. Работало 20000 козаковъ и 10000 малороссійскихъ крестьянъ. Кръпости, возведенныя по ръкъ Орели, были таковы: св. Параскевы, Орловская, св. Іоанна, Бельсовская, Козловская, св. Өеодора, Ряжская, Васильковская, Яявенская и Борисогивоская. Большинство названій крвпостей дано «на имя тезоименитыхъ ел величества государыни императрицы Анны, такожъ сестрицъ ел величества, государынь царевенъ, Екатерины и Параскевіи» 2).

Въ настоящее время лѣвое побережье рѣки Орели, выше и ниже мѣстечка Котовки, иредставляеть изъ себя общирную, совершенно открытую долину, обильно орошенную водой, покрытую у самыхъ береговъ рѣки ирекраснымъ дубовымъ лѣсомъ, поросшую густою сочною травой и обилующую множествомъ дичи и звѣрей. Въ дождливое лѣто орельская долина кажется по истинѣ налестиной, текущею млекомъ и медомъ. Недаромъ на ней останавливали свое впиманіе уже путешественники XVII вѣка. Извѣстный французскій инженеръ Бопланъ съ особенною подробностью описываетъ орельскіе лѣса, а о самой рѣкъ говоритъ, что въ ней водилось неимовѣрное количество

<sup>)</sup> Въ этомъ убъждаютъ насъ универсаль польско-литовскаго короля Стефана Баторія, 1576 года, и карта инженеръ-полковника Де-Боксета 1740 г.

<sup>2)</sup> Лътонись Самовидиа. Москва, 1846 г., стр. 104.

рыбъ: въ одну тоню ловили ихъ здъсь по 2000 штукъ; туть же, близь Орели, были такія озера, въ которыхъ рыба отъ множества задыхалась, пропадала и портила воздухъ 1). Можно себъ представить, послъ этого, что-то было на этой долинъ три-четыре тысячи лътъ отъ нашего времени! Множество лъса, травы, воды, рыбы, птицъ и звёрей не могло не обратить на себя вниманія челов'єка, особенно въ то доисторическое время. когда онъ еще не умълъ заниматься ни хльбопашествомъ, ни скотоводствомъ, ни овцеводствомъ и находился въ полной зависимости отъ природы и ея даровъ. Оттого человъкъ въ отдаленивишее отъ насъ время избралъ мъстомъ своего жительства орельскую долину. Подтверждение этому находимъ въ тъхъ могильныхъ намятникахъ, которые спорадически и группами раскинуты по орельской долинъ и которые относятся, главнымъ образомъ, къ доисторическимъ временамъ, къ такъ-называемому каменному вѣку.

Мъстечко Котовка принадлежитъ владъльцу Георгію Петровичу Алексьеву. Г. П. Алексьевь извъстень въ наукъ какъ нумизматъ, а во всемъ новороссійскомъ краъ—какъ собиратель древностей и обладатель большого музея, стоющаго около сотии тысячъ рублей. Въ его музев есть не малая часть и запорожскихъ вещей. Вотъ главнъйшія изъ нихъ: оружія: пушки, ружья, пистолеты, пули, конья, сабли, ятаганы, шашки, кинжалы, келена, пороховницы, якирьци, ногаи; клейноды: булава, знамя, трубы; сбруя: съдла, стремена, удила, узды; одежа: пояса, пряжки, гудзыки; посуда: кружки, кубки, штофы, чарки; письменныя принадлежности: чернильницы, каламари; украшения: перстни, серьги, кольца. Сверхъ всего этого въ собраніи Г. П. Алексьева есть пъсколько образовъ, крестовъ, крестиковъ запорожскихъ, множество трубокъ, большихъ и малыхъ, деревянныхъ и черепковыхъ, и паконецъ пять картинъ: князь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. карту льсовъ Боплана и «Описаніе Украйны». Спб., 1832 г., стр. 16.

Потемкинъ, умирающій въ степи и окруженный запорожцами; гайдамака, играющій на бандурѣ съ люлькой въ зубахъ, подъ вѣтвистымъ деревомъ; Аванасій Федоровичъ Колпакъ, въ двухъ видахъ—поясной, оригиналъ, и во весь ростъ, копія съ самарскаго, и дикій попъ, Кириллъ Тарловскій, поясной; оригиналъ.

Ниже мъстечка Котовки, по той же ръкъ Орели, стоитъ слобода Чернетчина, новомосковскаго убада. Эта слобода принадлежала запорожскому Нехворощанскому Орельскому монастырю. Нехворощанскій-Орельскій монастырь основань, на сколько можно судить по синодику его, около 1714 года и просуществоваль до 1799 года. Первымъ пгуменомъ его былъ Пансій Монковскій. Намъ неизв'єстны подробности ни основанія монастыря. ии закрытія его. О немъ не упоминаетъ никто изъ малороссійскихъ л'ятописцевъ; онъ пропущенъ въ росписаніи спархій малороссійскихъ императрицы Екатерины Н 1); о немъ два слова сказано у преосвященнаго Гавріпла <sup>2</sup>) и столько же у преосвященнаго <del>Феодосія 3). Причиною закрытія Нехворощан-</del> скаго монастыря была его бёдность и малолюдство. Церковная сумма его, вещи и колокола перенесены въ Самарскій пустынио-николаевскій монастырь, келін снесены и проданы, а церковь, во имя св. Успенія, отдана была жителямъ слободы Чернетчины. Теперь на м'яст'я бывшаго монастыря холмятся однъ развалины, покрытыя кустарниками да густой непролазной травой. Мъсто дикое, унылое, наводящее тяжелую тоску.

Изъ остатковъ старины въ слободъ Чернетчинъ сохраняются требинкъ, напечатанный въ гетманство Мазены въ Кіевъ, напрестольный кипарисовый крестъ, обложенный серебромъ, высоты полторы четверти, съ надписью: «Сей крестъ здъланъ козакомъ куреня колниболоцкаго степаномъ единимъ 1773 года».

<sup>1)</sup> Ригельманъ. Летописн. повъствованіе. Москва, 1847 г., ч. IV, стр. 59.

<sup>2)</sup> Очеркъ повъствованія о новоросс. крать. Тверь, 1857 г., I, 34

<sup>3)</sup> Самарскій пустынно-никол. мон. Екатеринославъ, 1873 г., стр. 82.

и сиподикъ или помянникъ, принадлежавшій нѣкогда Нехворощанскому монастырю, а потомъ, послѣ закрытія его, перешедшій вмѣстѣ съ церковью въ слободу Чернетчину. Онъ начинается 1714 годомъ и оканчивается 1787-мъ. Какъ документъ еще нигдѣ не напечатанный, этотъ синодикъ интересенъ тѣмъ, что въ немъ перечисляются игумены монастыря, числомъ десять, роды нѣкоторыхъ историческихъ малороссійскихъ дѣятелей, роды иѣкоторыхъ извѣстныхъ духовныхъ лицъ, пановъ, кущовъ, иѣщанъ и, что всего для насъ интереснѣе, цѣлыя сотни запорожскихъ козаковъ, представленныхъ здѣсь по куреняуъ.

Точное заглавіе синодика таково: «Синодикъ, рекше поминаніе вселенскаго родословія, изложенъ по умышленію святыхъ 12-ти апостоловъ и богоносныхъ отецъ отъ правилъ святыхъ седмихъ соборовъ, како жити намъ въ въръ закона христіанскаго, написанный року 1714, мъсяца марта въ 18 день, іеромонахъ ворсонофій ігуменъ М. Н.». За этимъ заглавіемъ вниги идетъ слъдующее двустишіе:

«О смерти, смерти, пенсповъданный намъ часе. Душамъ и тъломъ пашимъ прекръпкій ужасе»

Ниже этого двустишія на синодикѣ изображены кости человѣка, въ видѣ буквы X, и надъ костями, въ томъ же видѣ, сдѣлана надпись: «Исчезоша яко дымъ дніи мои, кости моя яко сушило сосхошася». Подъ костями вставленъ стихъ:

«Бдите и молитеся, яко не въсте дне ни часа»;

ниже этого стиха изображена голова человъка и ниже головы новые стихи:

«Взирая, человъче, на смертную главу,
ин во что не вмъняй красоту и славу.
Да не прелыцаенися лицомъ си тълеснымъ,
помятуй, яко прахомъ будени безчестнымъ,
Диесь живенгъ, а утріе яко цвътъ увянешъ,
погребенъ сый подобнымъ смертной главъ станешъ.

Иредисловіе съ сиподика сего, како въ православіи живущимъ утверждатися, и яко въ святыхъ церквахъ божінхъ по-

чинаемыхъ бывати». За этимъ предисловіемъ идутъ поминанія парей (съ Ивана Грознаго и до Елизаветы Петровны включительно), царицъ, царевичей, царевенъ, вселенскихъ патріарховъ. чосковскихъ натріарховъ, кіевскихъ митрополитовъ, архіенисконовъ, еписконовъ, архимандритовъ, игуменовъ, игуменовъ св. обители сея: Герасима, Наисія, Варсонофія, Трифилія, Өеодосія, Софонія, Гаврінла, Исаака, Петра, Демьяна; іеромонаховъ, іеродіаконовъ, монаховъ. Затімъ перечисляются особо роды игуменовъ монастыря Нехворощанскаго: Пансія Монковскаго, Исаака Собъцкаго, Варсонофія Жученка, Ігнатія Максимовича, 1769 г., Трифилія Одинца, Софонія. Дальше слідують роды: архимандрита Гаврінла Яновскаго, постриженца монастыря Нехворощанскаго 1743 г.; игумена Пехворощанскаго монастыря Гаврінда Шишацкаго, нам'єстника монаха Петра, начальника обители сея Лаврентія Гординскаго, игумена Петра Артовскаго 1765 года, нам'встника Василія Феодоровича. Зат'ємъ перечисдяются роды девяти простыхъ іеромонаховъ, родъ одного духовника, одного јеродіакона, девяти простыхъ монаховъ, послѣ чего уже идутъ роды пановъ.

Наъ панскихъ родовъ здъсь между многими другими записаны слъдующе: Григорія Герцика, Михаила Коростовца, Ивана Рубана, Ивана Сагайдака, Ивана Леонтьевича Черняка, пана Данила Максимовича, полтавскаго полковника Василія Кочубея, его милости гетмана Даніила Апостола (1732 года), пана полковника Афанасія Федоровича Колпака, пана Польшки, Леонтія Ивановича Синегуба, пана Ивана Росковскаго, пана Бълозерскаго, пана Ревы; тутъ-же вставлены роды архимандрита печерскаго Тимофея Щербацкаго и, что всего интереснье, послушницы Нехворощанскаго монастыря Анастасіи. Тутъ-же, наконецъ, подъ 1759 годомъ, стоитъ помътка: «хлъборобенио» 1).

Перечисливъ роды пановъ, казаковъ, мѣщанъ, пань, монахинь, игуменовъ, поминаніе затѣмъ перечисляетъ роды запо-

<sup>1)</sup> Полный сиподикъ см. въ Матеріалахъ для исторіи запорожскихъ козаковъ Д. П. Эваринцкаго. Спб., 1888 года.

рожекихъ козаковъ, которымъ принадлежалъ Нехворошанскій монастырь. Здёсь перечисленіе идеть уже по куренямъ, которыхъ насчитывается 38. Курень нашковскій («нашъковскій»): здъсь названо тридцать три рода. Впереди всъхъ стоитъ родъ Малашевичей (нужно думать, родъ кошеваго атамана Ивана Малашевича): Гордія, Евдокію, Алексія, Параскевію, Константина и др. Курень кущевскій («кущувскій»); всёхъ родовъ названо двадцать - девять, на полѣ стоитъ: «сего куреня козака Андрея Красы родъ». Курень кисляковскій стоить безь имень, только на ноль сделана приписка: «родъ Кальника Сови». Курень ивановскій; записано восемнадцать именъ. Курень конеловскій: записано двънадцать именъ. Курень сергъевскій: записано пвънадцать имень; на поль сдълана надпись (другими чернилами): «родъ Сидора Горидня». Курень донской; записано сорокъ отно имя; изъ нихъ тридцать-четыре другими чернилами; на полъ прибавлено: «родъ Наума Левченка, родъ Якова Бѣлицкаго 1779 года». Курень крыловскій; записано двадцать-пать имень; на полъ добавлено: «родъ Ивана Бурноса-Таранъ». Курень каневскій (каневъскій»); записано дваднать-три имени; на полі добавлено: «родъ Мороховця, родъ Григорія Чернявскаго». Курень батуринскій; записано восемнадцать именть, на полі добавлено: «родъ Лукьяна Шульги». Курень поповическій; записано шестьдесять-семь имень, на нолѣ добавлено: «родъ Максима Чернаго, родъ Нилипа Лелека, родъ Навла». Курень васюринскій; записано одиннадцать именъ. Курень незамайковскій, — безъ записей. Курень прклѣевскій, — четыре имени. Курень щербиновскій; записано сорокъ-четыре имени, на пол'ї добавдено: родъ Григорія Кирии, родъ Максима Задераки, родъ Федора Товстонога». Курень титаровскій; записано двадцать три имени; на полѣ добавлено: «родъ Шара-Умира». Курень шкуринскій («шкуринъскій); записано двадцать-девять именъ; на полъ добавлено: «родъ козака Власовскаго, родъ Аванасія Феодоровича Ковпака полковника Орвльского 1768 года: Федора, Евдокію, Іоанна, Марию, перея Василія, младенцу Екатерину,

младенцу Дарию, Пелагію; родъ Малого 1776 года». Курень кореневскій; записано двадцать-одно имя; на поль добавлено: «роль атамана Іоанна Рабого, родь послушника Алексія Посунка 1782 года». Курень роговскій; записано одиннаднать именъ, на полъ добавлено родъ атаманъ (а) Суботи, родъ Григоріе». Курень корсунскій; записано два имени; на пол'є добавлено: «родъ Федора Шишацкаго». Курень колниболоцкійзаписано два имени. Курень уманскій («оуманскій»); записано семь именъ, на полъ добавлено: «родъ Пвана Тарана, родъ Ивана Родана, родъ Монсея Барлита». Курень деревянковскій («деревянъковскій»), записано цятьдесять три имени, на полъ добавлено: «родъ Гармашенка, родъ Василія Кирии, родъ Василія Литвина, родъ Василія Хрелензучко, родъ Криси Прокона 1777 года». Курень стебловскій — нижній; записано восемь именъ. Курень стебловскій — высшій; записано четырнадцать именъ. Курень жереловскій; записано три имени; на полѣ побавлено: «Родъ козака Івана Мірочника». Курень переяславскій; записано пять именъ. Курень полтавскій; записано явалцать-одно имя; на поляхъ прибавлено: «родъ Герасима Галушки, родъ паламоря съчового Ивана Гаркуши, родъ Величковъ». Курень мышастовскій; записано семнадцать именъ, на поль стоить: «родъ атамана Кириы». Курень менскій (менъскій); записано четырнадцать именъ. Курень тимошевскій («тимошувскій»); записано двънадцать именъ. Курень величковскій; записано одиннадцать именъ; на полъ добавлено: «родъ Истра Безрукаго». Курень левушковскій; записано семь имень. Курень пластуновскій; записано девять имень; на пол'є стоить: «родъ Аврама Шрама». Курень дядьковскій («діадковскій»); записано десять именъ; 1772 года марта 3 дня Галалимъ. Курень брюховецкій («бруховецкій»); записано девятнадцать именъ; на полъ: «Іоанниа», а на верху: «кошовый». Курень ведмедовскій; записано восемь именъ. Курень платнировскій («платынировскій»); записано восемь именъ.

Складывая вск имена по куренямъ, получаемъ до 700 че-

ловѣкъ. Само собою разумѣется, что синодикъ не имѣлъ въ виду, да и не могъ, перечислить всѣхъ козаковъ, отъ перваго до послѣдняго, но во всякомъ случаѣ, показанія его не лишены интереса.

Ниже мъстечка Котовки идутъ хутора Шевцовы, село Магдалиновка, деревни Королевка, Поливановка (на ръчкъ Кильчени), села Очеретоватое и Спасское. На этомъ пути, межуу селомъ Очеретоватымъ и Спасскимъ, на землъ спасскихъ крестыянь, стоить огромнёйшій кургань, единственный по величинъ, сколько намъ извъстно, на всемъ югъ Россіи. Онъ носить название Великой могилы и имъеть черезъ вершину, по направлению отъ съвера къ югу, сто саженъ, а въ окружности ровно пятьсотъ саженъ. Великая могила насыпана на поемномъ лугу, между двухъ ръкъ, Губинихой съ востока и Кильченемъ съ запада, и съ трехъ сторонъ закрыта лѣсомъ. Если смотрѣть на Великую могилу по направлению отъ востока къ западу, то кажется, какъ-будто она унирается въ гору праваго берега р. Кильчени и какъ-будто сливается съ ней. Это обстоятельство служитъ причиною того, что многіе пробажающіе мимо могилы принимають ее за естественный холмъ. На самой вершинт Великой могилы насынана другая могила, имбющая въ окружности тридцать-одну сажень, а ниже Великой стоить третьи могила Богомазова, въ окружности триста саженъ, черезъ вершину-восемьдесятъ-три. На вершинъ этой послъдней сдъланы еще двъ могилы, одна у съверной оконечности, другая-у южной,

Въ селъ Спасскомъ живетъ крестьянинъ Самойло Прусъ, восьмидесяти - лътній старикъ, лучшій знатокъ своего края, знающій нъсколько преданій о запорожскихъ козакахъ.

- Диду, чи давно васъ Господь прызвивъ на свитъ?
- Тысяча висимъ-сотъ семого году, мисяця сентября, шостого числа.
  - А що жъ у васъ за фамылія така?
- Моя фамылія видъ дида пруса; винъ бувъ подарованый царици. Та якъ выслуживъ ій службу, то й ставъ проситьця

до себе, а вона й каже: усе ровно, що прусъ, що русъ, служи у мене.

- А якъ вы думаете, диду, за ци могилы: чи ихъ хто покопавъ, чи вони сами выросли?
- Та яки давъ Богъ, яки одъ людей узялись, а яки ще одъ потопа: якъ бувъ потопъ, то де яки вода повыкручувала, а якъ були запорожци, то инчи могилы воны понасіяли. Оця могила Богомазова, такъ вона и зветця видъ того, що у неи запорожець Богомазъ захованый. У цій могыли стойть десь срібна кобыла.
  - Такъ бачу, тутъ запорожци жили.
- Занорожци. Це жъ воно одъ ихъ и село завелось. Тутъ зъ давнихъ давенъ хрыстіяне усе ховались видъ татаръ: якъ набижить орда, то хрыстіяне и спасаютця тутъ саме видъ неи, ото воно и Спаське прозвалось. А тутъ де въ Бога взялись запорожци та давай ін кишкать, давай кишкать тай зигнали ажъ за Крымъ, тамъ вона и зосталась. Ото жъ тоди запорожьци и церкву тутъ поставили, вона выстроина такъ, якъ и самарьска, уся на тыбляхъ, безъ гвиздкивъ; тамъ же воны, за Спаськимъ и городокъ поставили, а отутъ около могилъ и жилъ воны: Залипы, Ткачи, Мыроны, Богомазы. Старый Богомазъ якъ умеръ, то его и поховали у могыли. Ото жъ и находять тутъ люде усячину запорожську: и зализячча, и пицтоли. и сволыны, и кули.
  - Якъ же ти запорожци жили?
- Жили такъ, якъ вовкулаки, що все у ихъ навыворотъ було. Ото жъ недаромъ про ихъ и спивають писню:

«Славни хлопци-запорожци Викъ звикували, церкви не видали; Якъ забачили тай у поли скырту, Отаманъ каже: «ото, братци, церква!» Славии хлопци-запорожци Викъ звикували попа не видали; Якъ забачили тай у поли цапа, Отаманъ каже: «ото, братци, пипъ, пипъ!»

Савулъ каже: «що я й причащався! Славии хлопци-запорожци Викъ звикували, дивки не видали; Икъ забачили на болоти чаплю, Отаманъ каже: «ото, братци, дивка!» Савулъ каже: «що я й женихався!»

- 0 такъ у ихъ и було?
- Ни ще й не такт! У ихъ хто ранійше прійшовъ у Сичь, то той и батько, а хто пизнійше, то той и сынъ. Тоби, прымирно, двадцять годь, а до тебе кажуть: «батьку», а мени. скажить, симдесять годь, мене называють: «сыньку». А якъ прійде було якій-небудь повичокъ на Сичь, то заразъ ведуть его у куринь. «Ну, сынку, оце и вся тоби домовына! 1) А акъ умрешъ, то ще меньшъ буде. Це що? Були у ихъ ще й не таки; чи чули вы, що таке звалось у запорожцивъ гострою палею»?
  - Чути чувъ, а добре не знаю; а що воно таке есть?
- Такій стовиъ въ зализнымъ шиплемъ на верси, що на него сажали злодінвъ. Якъ хто убивъ товарища, то заравъ его на палю. Пидведуть его, пиднимуть по дрибыни тай посадять на шипль. И выскоче той шипль ажъ на спыни, мижъ лопатками. Такъ и стоить злодій на пали, ажъ поки не высохне у него нутро та не спаде тило. Якъ витеръ опахне кистиякъ. то винъ обернется кругомъ, заскрышить, якъ ти двери на ржавыхъ петляхъ, тай знову зупинитця. Стовиова смерть!

Була у запорожцивъ така поведенція: передъ тимъ якъ посадити на палю, объявляли скризь по всій окрузи, чи не знайдетця де така дивка, шобъ выйшла за стовновыка замижъ, тоди его ослобоняли одъ казни, а тильки высылали геть за Сичу, на зимовникъ. Отъ и вызвалась якась. Прыйшла уся завъязана платками. Стовновыкъ пидійшовъ до неи тай каже: «А роскрыйся, я подывлюсь на тебе, яка ты есть». Вона роскрылась. Глянувъ винъ, ажъ вона ряба якъ петривська зузуля. «Якъ съ такимъ

<sup>1)</sup> Игра словъ: «домовына» на малорусскомъ языкъ собственно значитъ «гробъ», по здъсь придано значеніе «дома». Вотъ тебъ и домъ!

падломъ виньчатьця, такъ лучче на пали мотатьця!» Тай пишовъ на палю.

- Якъ же-жъ воно було имъ жити отугъ, чи такъ, якъ и теперь.
- Э, куды вамъ! Тоди яки селетельни балки тутъ були! Оня Богомазова балка така була, шо въ неи за лисомъ и свита божого невыдко було: якъ шиде дощъ, хочъ якій густый, то добижи тилько въ балку, тамъ его и не чути: шумить тилько зъ обохъ бокивъ, а въ середыну и не доходе.
  - А чи довго жъ воны жили тутъ?
- Жили, ажъ ноки царыця Катерина Олексіевна не розигнала. Землю ихъ роздала панамъ, а людей повернула въ работу: «пидвертайте и робить ими; будете робити ими ажъ до то того царя, который буде на вторій служби». Теперь царь чинами даруе, а вона землями та людями. Почули оте запорожци тай кажутъ: чого жъ мы тутъ будемъ жити, щобъ намъ кровъ на кровъ идты, наны-браты? Лучше жъ намъ каптаны драть та дубы затыкать та пидъ турка тикать». Силы та за Дунай и подались...

За селомъ Снасскимъ идутъ деревня Куробдова, село Огрень, Чанли, у лѣваго берега Диѣпра и село Старый-Кодакъ у праваго. Кодакъ, Кудакъ, Койдакъ, Кадакъ, Кайдакъ, какъ крѣпость, становится извѣстнымъ уже съ 1635 года; основаніе его положено извѣстнымъ французскимъ инженеромъ Бонланомъ. «Инже острова Козацкаго на пушечный выстрѣлъ, — говоритъ самъ основатель крѣпости, — находится Кодакъ: здѣсь начинаются пороги... На Кодакѣ въ іюлѣ 1635 года былъ заложенъ мною замокъ; но послѣ моего отъѣзда, въ августѣ мѣсяцѣ, нѣкто Солиманъ (слѣдуетъ читатъ Сулима), предводитель мятежныхъ козаковъ, возвращаясь съ моря и видя, что замокъ преграждаетъ ему путь, напалъ на оный врасилохъ и пзрубилъ двухсотный гарнизонъ, состоящій подъ начальствомъ полковника Моріона» 1). Впрочемъ, уже въ 1638 году крѣ-

<sup>1)</sup> Описаніе Украйны. Спб. 1832 г., стр. 19.

пость Кодакъ снова возникаетъ и опять подъ наблюденіемъ того-же Боилана. На этотъ разъ для защиты крѣпости лично отправился въ Кодакъ «Конециольскій съ 4,000 воиновъ и оставался тамъ до того времени, пока кръпость не была приведена въ оборонительное положение, т. е. около мъсяца: нотомъ удалился изъ крѣности съ 2000 солдатъ» 1). Когда крѣпость была окончена, то тотъ-же коронный гетманъ, Конецпольскій: осматривавшій ее, лукаво спросиль козаковь: «Каковъ вамъ кажется Кодакъ»? - «Что руками созидается, то руками-же и разрушается» (Manu facta manu distruo), отвътиль также лукаво, по-латыни, сотникъ г. Чигирина, Богданъ Хмельиннкій 2). И предсказаніе его сбылось. Уже въ 1648 году Кодакъ былъ взятъ козаками Богдана Хмельницкаго, объявившаго войну польскому правительству, а съ 1656 года онъ считается за запорожскими козаками; тогда здёсь учреждена была первал береговая стража изъ охотниковъ козаковъ-лоцмановъ, коимъ. по строгому наказу Коша, вмѣнено было въ обязанность всячески содъйствовать судоходству по Дивиру. Для береговой стражи въ Старый-Кодакъ отправлена была изъ Сичи запорожской походиая церковь св. архистратига. Михаила и при неи іеромонахъ Межигорскаго монастыри» 3). Въ 1672 году пръпость Кодакъ, по словамъ описи городовъ въ Запорожън, представлялась въ такомъ видѣ: «Городъ Кодакъ. Земляной валъ стоитъ на Дибировскихъ верхнихъ порогахъ, подъ первымъ порогомъ урочищемъ Кодакомъ на той сторонъ Днъпра отъ Кіева; а строили, но указу нолекого Владислава короля, тотъ городъ нёмцы 4) тому лёть съ 40 или болии; а бойницы сдёланы изъ земли; входъ въ него съ одной стороны межъ ръкъ, а налей и обломковъ нътъ. А отъ пороговъ, кругомъ

<sup>1)</sup> Тамъ-же, стр. 21.

<sup>2)</sup> Костомаровъ. Богданъ Хмельницкій. Спб., 1884 г., ч. І, стр. 181.

<sup>3)</sup> Өеодосій. Матеріалы истор.-статист. Екатерин. 1880 г., т. І. 71—72.

<sup>\*)</sup> Бопланъ былъ родомъ французъ.

его ровъ образной и во рву набитъ чесновъ дубовой. А марою то тотъ городъ Кодакъ кругомъ 900 саженъ. Пушекъ въ немъ твъ желъзные городовые да двъ затинные пищали; а сколько къ тъмъ инщалямъ ядеръ и зелья, фитилю и запасовъ, того они не въдаютъ» 1). Открытое мъстоположение, близость къ Дивпру, близость къ провзжей дорогв, остатки самаго укръпленія въ Кодакт обращали на себя вниманіе и другихъ лицъ военнаго званія: князя Голицына, Леонтьева, Бутурлина, Гльбова, Самарина и даже императора Петра Перваго, посътившаго Старый-Кодакъ въ 1699 году, во время второго похода подъ Азовъ. Кръпость охранялась лоцманами, жившими отдъльно отъ пея, въ селъ Старомъ-Кодакъ, и составлявшими главное ядро паселенія даже въ то время, когда, по повельнію Петра, уничтожена была, въ 1709 году, самая Сича запорожская. Только съ 1739 года Старый-Кодакъ подновленъ быль выходцами изъ Старой-Малороссін, а съ 1775 года—козаками послъдней Сичи Въ неторін запорожскаго и малороссійскаго козачества Старый-Кодакъ играль огромную роль, такъ что ивтъ ни одной лвтописи, ивтъ ни одной исторіи Малороссін или Запорожья, ивтъ ии одного собранія актовъ Южной Россіи, гдѣ бы не упоминалось о Старомъ-Кодакъ 2).

Въ настоящее время о прошломъ Стараго-Кодака говорять только остатки земляной кръности да тъ немногія вещи, которыя сохраняются въ церкви села. Кръпость расположена у самаго берега Диъпра, противъ Кодацкаго порога, и заключаетъ въ себъ нять десятинъ земли; она имъстъ видъ редута бастіоннаго начертанія, въ которомъ высота валовъ достигаетъ до десяти саженъ. (См. табл. VIII). Теперь въ бывшей кръпости стоитъ десять крестьянскихъ хатъ и кромъ того большая усадьба купца

<sup>1)</sup> Акты Южной и Зап. Росс. Спб., 1879 г., т. XI, стр. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) См. Акты Южн. и Запад. Росс., т. VI, стр. 15, 17, 18, 29, 72, 174; т. VII, стр. 103, 154, 338; т. VIII, стр. 214, 313; т. X, стр. 441, 452, 476, 484, 697; т. XI, стр. 13—14, 113, 118, 126, 169, 171, 173, 212, 213, 255, 259, 260; т. XII, стр. 47, 570, 813, 818. См. также «Kudak Dubieckiego». Варшава, 1879.

Звърева, имбющато на Дибиръ, у правато берега, противъ самаго порога, огромную мукомольную и сукновальную мельницу. Изъ вещей, оставшихся въ теперешней церкви села отъ времени запорожских козаковъ, обращають на себя внимание следующия: чаша, небольшая, серебряная, съ надписью, сдъланною въ срединъ: «въсу 90 зо (золотниковъ), Ивана Кравчины» и снаружи: «Чашу спасенія прійму имя Господне привову»; ковчеть или гробница, серебряная позлащенная съ надписью: «Сия гробница Семена Бардадима здблана до храму святителя христова Никодая за отпущение граховъ своихъ: 1761 году Ноября»; конье, стальное, оканчивающееся ручкой съ крестомъ, длины четверть аршина; мириица, сдъланная изълиповаго дерева съ изображеніемъ положенія Спасителя во гробъ и съ надписью: «ангели мира горько плакаху»; напрестольный крестъ съ серебряною подставкою; два вънца, сдъланные изъ бълой жести; два деревянныхъ ставника, очень простой работы, въ полтора аршина высоты каждый, окрашенные въ голубую краску; одинъ аналой, стянутый сверху телячьей кожей; книга октоихъ или осмогласинкъ кіевской печати, 1739 года, съ надинсью по листамъ: «Сим книга бктоихъ покойного ивахна жителя кодацкого купленная ценою, за шесть рублей и врученная нимъ-же Ивахномъ еще прежде смерти его Герею стефану андреевичу Кодищанову даби онь владель ею где будеть жить при храму божню до смерти своея 1752 года місяца мая 15 дня»; служебникъ московской нечати, 1751 года; требникъ черниговской печати святотронцкой ильинской обители, 1754 года; трофолой или мѣсачная минея, съ надписью по листамъ: «Сей трофолой купденъ козаками куреня канквского яковомъ лепетію да петромъ нлясо(у)номъ всело карноуховку до храму святія великомученици варвари 1774 года іўніа 22»; фонарь, деревянный, набитый на простую деревянную неотесанную ручку и наконецъ два занорожскихъ пояса, персидскаго сырцу, по девять аршинъ длины, по двъ четверти ширины каждый.



T. I. III. VIII.

Планъ крѣпости Кодака



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Быоть пороги, мисяць сходе, Нкъ и перше сходывъ... Нема Сичи, пропавъ и той. Хто всимъ верховодывъ! Нема Сичи; очереты У Дипира пытаютъ: «Де то наши диты дились? Де воны гуляють?:

Т. Шевченко.

Изъ села Стараго-Кодака мий предстояло два пути: или правымъ берегомъ Дийпра, степью, или по самой рйкй Дийпру, черезъ нороги. Я рйшился избрать второй. Мий хотйлось осмотрйть Дийпръ отъ города Екатеринослава и до города Александровска съ цилью ознакомиться съ его порогами, заборами. островами и балками. «Всего удобийе вамъ идти на плоту, хотя это далеко небезопасный способъ нутешествія по Дийпру», говорили мий дийпровскіе лоцманы, и я рйшиль идти на плоту. Илоты пускаются съ верховьевъ Дийпра съ «горишинми» лоцманами и идутъ безпрепятственно мимо Смоленска, Кіева, потомъ на десять верстъ ниже города Екатеринослава останавливаются у пристани Лоцманской-Каменки, расположенной у праваго берега Дийпра, и отсюда уже идутъ большею частью съ «низовыми» лоцманами. Низовые или вольные лоцманы живутъ въ сели Лоцманской-Каменки и за деньги напимаются

проводить суда черезъ вст пороги, почти до самаго города Александровска, что составляеть болбе восьмидесяти версть по прямому направлению ръки. По степени опытности и ловкости лонманы делятся на три класса съ атаманомъ во главъ въ каждомъ классъ. Лоцманъ за свою оплошность штрафуется собственнымь атаманомь. Но прежде чёмь сдёлаться лоциапомъ, каждый долженъ держать экзаменъ въ присутстви выборныхъ лоцмановъ и начальниковъ. Большинство лоцмановъпотомки запорожскихъ козаковъ; они вполив достойны своихъ предковъ «низовыхъ—рыцарей». Про ихъ подвиги разсказывають чисто чудеса. Объ одномъ доиманъ, жившемъ еще при императоръ Николав Павловичь, говорять, что онъ за свою ловкость и умънье переправлять суда черезъ дибировскіе нороги нолучиль отъ бывшаго въ то время министра путей сообщенія. графа Клейнмихеля, жалованный синяго сукна кафтанъ съ серебряными кистями и общивками. Это бызь Григорій Федоровичь Бойко. О другомъ лоцман'й разсказываютъ, что онъ на своемъ въку спасъ жизнь цъльмъ сотнямъ людей, тонувшимъ въ порогахъ. Это быль Василій Десятка. Люди, видъвшіе старыхъ лоциановъ и знакомые съ молодыми, отзываются о тъхъ и другихъ такимъ образомъ: «Старые лоцманы! То были молодцы! И по виду и по удальству то-настоящіе запорожцы! Въ нашей памяти они и до сихъ поръ живутъ; имя ихъ свято чтится и понына въ Каменка. Теперь такихъ ужъ натъ. Теперь лоцманы перевелись, совсёмы перевелись. Чорты знасты, что стало, а не лоцманы»! Такъ отзываются о теперешнихъ лоцианахъ старые люди, а между тъмъ меня поражали всегда и настоящіе лоцманы. Что за молодцы! Словно на подборъ подобраны! Какъ надънстъ это лоцманъ на себя широкія шаровары синяго цвъта, какъ опоящется широкимъ зеленымъ поясомъ, какъ закрутить свои роскошные, черные, какъ смоль, усы да какъ выйдеть «у недилю, або въ свято» на улицу, подопрется кулакомъ въ бокъ, —что за красавецъ инсанный! А какъ протянется онъ гдъ-инбудь подъ хатой, въ холодочку,

около жинки и начиетъ «ськатьця въ голови»,—что за пышная фигура, не налюбоваться!.. Но еще лучше опъ кажется на своей родной стихіи, водъ, во время переправы черезъ пороги барокъ и илотовъ.

На илотъ лоцманъ идетъ за какой-инбудь сущій пустякъ, сравнительно съ опасностью, десять—пятнадцать рублей да полведра или ведро горилки, и деньги беретъ не на себя лично, а на всю лоцманскую общину. Но черезъ нороги опъ пускается въ нуть только при самой тихой погодѣ, когда, что называется, ничто и не шелохиетъ. Тутъ лоцманъ священнодъйствуетъ. Тѣ, кому предстоитъ съ нимъ идти черезъ пороги, собираются въ назначенный день на лоцманско-каменской пристани и прежде всего, по командѣ лоцмана, садятся по мѣстамъ, «щобъ усе добре сидало, а все зле тикало», а затѣмъ, по командѣ же лоцмана, поднимаются съ мѣстъ, обнажаютъ свои головы, молятся на востокъ и тогда уже «рушаютъ» въ путь.

- Скажи, добродію, страшно ли переправляться черезъ пороги?  $^{-1}$ ).
- Такъ страшно, что всякій разъ, когда я черезъ шихъ иду, такъ и хлбба не бмъ: два дня плыву, два дня почти и крошки во рту не бываетъ. Когда чарочку маленькую вынью, тогда и събмъ, а то и насильно не вобъешь въ горло хлбба; но много пить, Боже сохрани! Страшно, наибчу, очень страшно. Только вотъ сколько я плаваю, сколько переправляюсь черезъ пороги, а все таки, какъ видите, и до сихъ норъ и живъ и здоровъ. Много разъ приходилось видъть миъ и Кодацкій порогь, и Лоханскій; много разъ приходилось хватать горячого до слезъ и отъ Дида <sup>2</sup>), много разъ приходилось «водить старцивъ и по Вовнизн» <sup>3</sup>) а вотъ и теперь, въ добрый часъ сказать, въ лихой номолчать, кое-какъ двигаюсь. Вы, въроятно, въ первый

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Для удобства пониманія предлагаю всѣ разговоры съ лоцианомъ въ переводъ съ малорусскаго.

<sup>2)</sup> Дидомъ лоцманы называють Ненасытецкій порогъ.

з) Образное выражение, употребленное въ смыслъ «куликать».

разъ идете черезъ пороги? Коли въ первый разъ, то я бы вамъ вотъ что посовътывалъ. Если нашъ плотъ будетъ разбитъ, чего со мной еще на всемъ моемъ въку не было и отъ чего, конечно, боронь насъ Боже, то вы осторожно спуститесь въ воду, и одной рукой старайтесь ухватиться за бортъ плота, а другой старайтесь защищать себя отъ ударовъ камней, и такъ плывите по теченію ръки до тъхъ поръ, нока не встрътите болъе надежнаго спасенія. Ноняли?

- Какъ не понять? Понялъ!
- По такъ совътую вамъ спасаться именно въ томъ случав, когда будеть разбить только одинь нашь плоть. Въ противномъ случав прежде всего хватайтесь за поперечный, непремѣнно поперечный, жоростъ на плоту и потомъ старайтесь держаться на немъ лицомъ не за водою, а непремънно противъ воды. Тутъ вотъ въ чемъ опасность: если вы пойдете лицомъ внередъ, то на васъ наскочитъ бревно отъ илота, разбитаго позади, смотри, зацёнить вась по голов'є, и тогда вы уже и готовы: сейчасъ же и на дно опуститесь. Если же вы пойдете синною впередъ, то будете видъть, илыветь ли бревно прямо на васъ или мимо васъ. тутъ вы можете или остаться въ прежнемъ положении, или же своротить ивсколько въ сторону. Вотъ такъ у насъ многіе спасаются. Если же плотъ нашъ только наскочитъ на камень, тогда бросайтесь отъ камня въ сторону. Коли умъсте илавать, спасетесь, коли не умъсте, погибните. Въ старину, говорятъ, когда разбивало плотъ, лоцманъ еще и такъ дълалъ: соскочить съ плота да на дно ръки да тамъ и сидитъ, пока проилывутъ всъ бревна, а потомъ уже и выдазить изъ-подъ воды. Но то, въроятно, въ «дуже давню» старину было, когда лоцианы были богатыри-не мы, теперь у насъ никто и не отважится такъ дълать.

Съ такими предосторожностями и съль на плотъ и ввърияъ себя испытанному лоцману. Лоцманъ не заставилъ долго ждать себя. Онъ сталъ на передней части плота, сиялъ съ себя шанку, нерекрестился широкимъ крестомъ и подалъ знакъ илотовщи-

камъ-бълоруссамъ или, какъ ихъ называютъ малороссіяне, литвинамъ, чтобы они брались за стерно (руль). - «А, ну, хлонцы, къ стерну». Илотовщики выстроились но объ стороны стерна въ двѣ линін, одна противъ другой, и начали двигать имъ то въ одну, то въ другую сторону; плотъ, раскачиваясь по водъ, медленно шелъ внизъ по направлению къ норогу. Чъмъ ближе онъ подходилъ къ порогу, тъмъ сильпъе раздавался шумъ воды въ монхъ ушахъ и тъмъ большая онасность выростала передъ монии глазами. Прошла одна минута, и мы очутились въ самомъ норогъ, носящемъ название Кодацкаго. Нашъ плотъ какъто особенно сильно качнуло и потомъ съ быстротою молніи пронесло по вежиъ четыремъ лавамъ или уступамъ порога... Не усибли мы и очнуться, какъ уже были далеко ниже порога, протянувшагося на три четверти версты въ длину... Вследъ за Кодацкимъ мы прошли Сурской, потомъ Лоханскій, далье Звонецкій и наконець увидъли порогь Ненасытецкій, самый большой и самый страшный. (См. табл. ІХ). Онъ тянется почти на протяженіи полуторы версты, а плоть бъжить черезъ него въ одну, только въ одну минуту. -- Вотъ порогъ, такъ порогъ! Что передъ нимъ Кодацкій, Сурской, Лоханскій и Звонецкій? Это всёмъ порогамъ порогь! Не даромъ лоцманы называють его Дидомъ, а крестьяне—Ненасытецомъ.

- Отчего онъ называется Ненасытецомъ?
- Оттого, что никакъ не насытится: все всть да всть, все лонаеть да лонаеть, а никакъ не навстся и не налонается. И чего только онъ не поглотить? Какъ-то шла по Днѣпру въ Херсонъ берлина со стекломъ и съ большимъ колоколомъ, да какъ наскочила на камень Чекуху, что по срединѣ Ненасытица торчитъ, такъ люди не успѣли и осмотрѣться, какъ берлина уже разлетѣлась пополамъ, а стекло и колоколъ только загули на дно. Сейчасъ же все и нескомъ покрылось. Верлину послъ гдѣ-то нашли и вытащили-таки изъ воды, а колоколъ и стекло и по нынѣ на днѣ рѣки лежатъ.
  - А людей много губить Ненасытець?

— Хи, и говорить нечего! Воть оборотитесь къ лѣвому-то берегу Диъпра и посмотрите, сколько ихъ плаваетъ тамъ. За недъло передъ нашимъ выходомъ на Лоханскомъ порогѣ было разбито двънадцать илотовъ: наскочила, видите-ли, такая полоса вътра, ну и пошло нанизывать илоты одинъ за другимъ на скалы, да такъ цѣлыхъ двънадцать и нанизало. И сколько народа тогда погибло! Спасли только немногихъ, а большая частъ вотъ и теперь плаваетъ. А плаваютъ они потому, что ихъ убирать не приказано. Уже осенью ихъ собираютъ въ одно мъсто и хоронятъ.

Я оборотился и точно увидёль ибсколько плавающихъ труповъ. Вотъ одинъ зацънился за скалу ногами и болтается въ вода; онъ одать въ старую свиту, подпоясанъ краснымъ поясомъ, обутъ въ большіе сапоги; голова его разбита, роть открыть, губы страшно распухли и между зубовъ выросла какая-то зеленая илесень. Какъ сейчасъ вижу его!... Вотъ другой трупъ: онъ поналъ въ заливъ, между берегомъ и мысомъ, и вертится въ страшномъ водоворотъ. Онъ плаваетъ вверхъ спиной, уже почернавшей отъ времени и покрытой множествомъ червей; руки его онущены виизъ и какъ будто схватываютъ кого-то въ свои страшныя объятія... И теперь безъ содроганія пе могу вспомнить объ немъ... А вотъ женщина съ ребенкомъ на груди, крашко прижавшимся къ ней, -- это несчастная мать со своимъ малюткой!.. А вотъ два труна вийстй, мужчина и обвившая его за шею рукой женщина. Должио быть, мужь и жена!.. Но довольно! Такихъ утопленниковъ много можно видеть на Дивиръ, ниже его пороговъ, въ такъ-называемомъ Великомъ лугу, или большой плавик, начинающейся непосредственно за островомъ Хортицей, и идущей внизъ по-надъ лѣвымъ берегомъ рѣки, на протяжени около семидесяти версть. По разсказамъ весьма компетентнаго лица, въ Великомъ лугу, послѣ полой воды, собирается до сорока и даже болбе труповъ. Въ опредвленное время эти трупы свозятся въ одно изсто и погребаются въ общей могнав...



Видъ Ненасытецкаго порога.



... Уже далеко не доходя Пенасытецкаго порога слышенъ былъ страшный ревъ его. При одномъ взглядъ на тотъ адъ, который кинътъ въ порогъ, волосы на головъ поднимались вверхъ. Лоцманъ и двадцать илотовщиковъ-билоруссовъ, еще не вступая въ самый порогь, начали брать разныя міры предосторожности на случай несчастья. Всъ посбрасывали съ себя лишнюю одежинку, всб носнимали съ ногъ саноги, стали прощаться другъ съ другомъ и потомъ, опустившись на колени, все стали креститься и читать вслухъ святыя молитвы. У ибкоторыхъ навертывались слезы на глазахъ. Вей были блидны, вей какъ-бы превратились въ застывшіе остовы; одинъ только лоцманъ выказываль полное спокойствіе. Сбросивь съ ногь сапоги и сиявъ съ головы шашку, онъ остался босой въ шароварахъ синяго цвъта, опоясанный краснымъ поясомъ, въ вышитой мережками сорочкъ и съ полуоткрытой, выдавшейся впередъ грудью. Онъ стояль впереди всёхъ, ийсколько закинувъ назадъ голову и, молча, одинить движеніемъ правой руки, показываль ходъ работавшимъ у стерна илотовщикамъ. И плотъ, гонимый неимовърно быстрымъ движеніемъ воды, мчался прямо по направленію средины порога. Но пока онъ приближался только къ порогу, опасности большой еще не было. Страшная минута настала собственно тогда, когда плотъ вошелъ въ самый порогъ. Тогда родь лоциана, и безъ того великая, еще больше того выростаетъ: вей ждутъ отъ него или жизни или смерти. А опъ спокойно стоить впереди всёхк и спокойно помахиваеть своимъ сжатымъ кулакомъ то въ одну, то въ другую сторону. Небольшой инзовой вътерокъ широко раздуваетъ и безъ того широкія шаровары его, да шевелить концами краснаго пояса, охватывающаго стройный станъ лоцмана. Онъ не слышить, кажись, ші того страшнаго шума, которымъ стонетъ грозный порогь и отъ котораго на самомъ близкомъ разстоянии невозможно разслышать ни одного слова сосъда, какъ-бы громко ни силился онъ кричать. Онъ не видитъ, кажись, ин того великана-орла, который взобрадся на самую вершину огромной скалы Корабля,

торчащаго среди норога, и спокойно, убійственно-спокойно смотрить на несчастныхъ пловцовъ, осмълившихся ринуться въ самую пропасть страшнаго порога... То картина по истинъ достойная кисти величайшаго въ мірѣ художника!.. Но вотъ мы очутились у самаго страшнаго мъста Ненасытеца, Пекла. Раздался ужасный трескъ, и нашъ плотъ, какъ-бы схваченный жельными когтями цёлаго милліона демоновъ, началь погружаться въ воду... Онъ все ниже и ниже опускается, а вола на немъ все выше и выше прибываетъ... Вотъ она уже по косточки, потомъ но колени, потомъ и но поясъ. Сердне у меня сперва страшно застучало, а потомъ какъ-бы совстмъ замерло: казалось, что его схватиль кто-то въ стальные тиски и безжалостно вырываеть изъ груди. Братцы, братцы, идемъ ко дну!... Госноди, прости мою козацкую душу! отпусти ей тяжкіе гръхи!.. Но тутъ плотъ нашъ, какъ-бы толкнутый сицзу пълымъ сонмомъ тъхъ-же адскихъ силъ, быстро поднялся вверхъ, приняль свое естественное положение, и скоро мы очутились далеко-далеко за норогомъ... Я оборотился назадъ и увидълъ лишь один ивнистые пузырьки, отъ взволнованной на порогъ воды; страшный ревъ его показался мий тогда ревомъ разъяреннаго чудовища, стонавшаго при видъ жертвы, вырвавшейся изъ его алчной насти.

«Ахъ, ты, ръчушка быстра́я, слава твоя дорогая»! грянули хоромъ бойкіе иловцы, за минуту передь этимъ прощавшісся и съ цѣлымъ свѣтомъ, и съ собственною жизнью. И пѣсия ихъ шпроко лидась вдоль но шумному Диѣпру, отрадно отдаваясь въ сердцѣ того, кому дорогъ русскій человѣкъ, въ комъ острою болью отзываются его страданія и кто живою радостію откликается на его радость.

Способъ переправы черезъ пороги на илоту — безспорно самый опасный. Безопаснъе всего плыть черезъ пороги на дубу, — это большая лодка на шесть, на восемь, иногда на двънадцать и больше гребцовъ, довольно высоко поднимающаяся надъ водой и по виъшнему воду напоминающая запорожскую

чайку. Дубъ идетъ всегда въ каналъ порога, оттого онъ очень ръдко рискуеть разбиться о подводныя скалы ръки. Можно даже вмъсто дуба употреблять каюкъ, - это небольшая лодочка. могущая вмёстить въ себя иногда до четырехъ человёкъ, вытолбленная изъ цъльнаго дерева съ пришитыми по краямъ ея двумя досками, въ видъ бортовъ. 1) Въ такихъ каюкахъ илавають обыкновенно рыбалки, которые всего больше стараются держаться вблизи пороговъ, такъ какъ здѣсь ловится самая дорогая на Дивиръ рыба, осетры и сомы. Однако для того, чтобы владъть каюкомъ, нужна большая сноровка и еще большая осторожность, особенно близь Ненасытеца. «Ему инкогда неможно върить, потому что онъ все равно, что ньяница: инкому шляху не свернеть; больше его никто туть ин плотовъ, ин дубовъ, ии каюковъ не бъетъ: уже если онъ не полатаетъ, такъ и некому латать; на немъ всякое лъто, въроятно, сотня людей зарына, да и будеть таки сотня». Больше всего не любить Дидъ шутокъ, страшно не любитъ. «Какъ-то разъ на спасовку, въ воскресенье, послъ объда, какъ сей часъ помню, вышель до праваго берега Дивпра панокъ, — онъ жиль туть въ Николаевской экономін, —вышель, взяль себѣ каючекъ, сѣль въ него и поплыль по Дибиру. Плыветь и въ книгу смотрить. Плынъ-наынъ да такъ и не замътилъ, какъ очутился на самой быстръ Дивира. А на быстръ держись, хлоиче, хорошенько! Видитъ панокъ, что бъда, ехватился за весло, сюда-туда тъмъ весломъ мотаетъ, но ничего не можетъ сделать. Помчало его сердечнаго въ самый порогъ. Педолго плылъ онъ: наскочилъ каюкъ на камень, и нанокъ только чабулькъ да въ воду!... Пошель на дно... А въ ту пору на Ненасытець, между камиями, рыбалки поразставляли свои снасти для ловли рыбы. Вотъ одинъ сидить за скелей и не видить инчего, что делается кругомъ.

<sup>1) «</sup>Каюкъ»—видонамъненное турецкое слово «каикъ», что значитъ лодка съ круглой кормой; изъ этого же слова образовалось и слово «чайка»—тоже въ смыслъ лодки; это выило такъ: «каи-къ-чай-ка»; изъ «чайки» выило «шай-ка», уже въ смыслъ посуды.

Только смотрить, что сѣть его начало какъ-то подбрасывать вверхъ. «Ну, думаетъ, вѣроятно, сомъ»! Скорѣй за веревку и давай тащить сѣть. Вытащиль, ажъ гулькъ! а тамъ вмѣсто сома да нанъ. Гукнулъ рыбалка на товарищей; тѣ прибѣжали; давай тогда качать нана. Качали-качали и таки откачали. Отто знай, нане, что Дидъ не любитъ шутокъ. Но тутъ для пана счастье было, что онъ не поналъ въ Иекло.

- A развѣ попасть въ Пекло страшиѣе, чѣмъ нопасть въ другое какое-нибудь мѣсто Ненасытеца?
- А еще бъ таки! Некло-это самое страшное мъсто не только на Ненасытецъ, а на всемъ Дибиръ; у насъ говорятъ: «Попавсь у Некло, буде тоби и холодно и тепло». Тамъ бережись, козаче, а то какъ разъ будешь довить раковъ на див, Въ Искай не одинъ изъ плотовщиковъ, да и не одинъ изъ лоцмановъ пробовалъ желтаго песку. Боже храни, наскочитъ нолоса вътра на плотъ, когда онъ идетъ мимо Пекла: тутъ ужъ ему й гакъ 1). Какъ-то шелъ черезъ Непасытецъ горишній доцианъ. Тихо было, совсёмъ тихо; когда вотъ гдё не взялась нолоса вътра. Какъ загуло, какъ зашумъло да какъ понесло тотъ несчастный илотъ да прямо въ Искло!.. Такъ въ одну минуту на мелкіе куски все и пошматовало; остались только одив дубовыя колоды; стоять онв стоймя среди Дивира, точно мачты. Но воть на нихъ несутся задніе плоты. Страхъ одниъ смотрать! Разогнались, шарахнулись плоты о стоячія колоды, сбили ихъ съ мъстъ и вмъстъ понеслись по страшивить камнямъ порога. Люди, бывшіе на плотахъ, не успѣли и придти въ себя, какъ уже очутились въ самомъ Пеклъ. Вмигъ все какъ-то страшно поперемъщалось между собой: тамъ подинмается вверхъ колода и изъ-подъ нея выбивается человёкъ, тамъ наывутъ пять-десять бревенъ вийстй, а на нихъ сидятъ три-четыре человака, поднимаютъ кверху руки, молятъ о спа-

<sup>1) «</sup>Гакъ» съ польскато «hak, haczek»—крюкъ. «Тутъ ему и гакъ— образное выраженіе—туть его и на крюкъ поймають—туть ему и погибель.

сенін, по напрасны ихъ мольбы: за шумомь воды ихъ жалобпыхъ воззваній не слышать... Ногибли! всѣ, безвозвратно погибли! Одинъ лоцманъ, казалось, спасся: онъ схватился за 
большое бревно и поплыль винзъ по Дивиру; по вотъ противъ 
него несется страшенная колода отъ разбитаго илота... Бережись, несчастный иловецъ! Но иловецъ не видитъ своей опасности. Вотъ наскочила на него колода, ударила вдоль сшины. 
и несчастный лоцманъ разлетълся пополамъ. Кипучія волны 
тутъ же и похоронили куски разбитаго тъла... Вотъ какое то 
Некло!

- II часто такъ бываетъ?
- Не такъ, чтобы часто, да и не такъ, чтобы рѣдко. Видите ли, лоцманы почти всегда спасаются, а илотовщики почти всегда ногибаютъ: ихъ, какъ мухъ, лущитъ. Сколько такихъ несчастныхъ зарыто по балкамъ да по островамъ диѣпровскимъ! Не было имъ счастъя на землѣ, да иѣтъ счастъя и въ землѣ. Тогда они териѣли отъ людей, а теперь отъ собакъ. Вотъ это захоронятъ какого-нибудь несчастнаго литвинка въ балкѣ, а собаки уже и тутъ: вынюхаютъ, гдѣ онъ лежитъ, да и давай «бандуритъ». Да такъ и «ухекаютъ» клятыя; останется одинъ только кожухъ да голова. Качается несчастная по балкѣ!
  - Страшны, братику, твои пороги!
- Страшны, наниченьку! А въ старину были еще страшпъй. Если бы вы посмотръли на нихъ лътъ иятьдесятъ тому назадъ, да если бы вы послушали, что говорятъ о нихъ наши дъды, такъ теперешияя переправа черезъ нихъ показалась бы вамъ просто шуткой.
  - Върю, добродію, върю!

Скоро мы оставили Ненасытецкій порогь, потомъ спустились черезъ Волниговскій («Внукъ порогь»), оставили за собой Будиловскій и наконецъ очутились около Лишияго порога. Тутъ я распростился съ лоцманомъ, оставиль илотъ и передаль себя вольнымъ лодочникамъ, которые давно уже слёдовали за миой.

— А что, хлонцы, бывали на Лишиемъ порогъ?

- Овва! Еще бъ таки! Бывали и на Лишиемъ, бывали и на Вильномъ, да бывали, коли хотите, и на Гадючьемъ 1), отвътилъ миъ старшій изъ лодочниковъ, Иванъ Чавуненко, крестьянинъ с. Петровскаго, александровскаго уъзда. И нельзя было не вършть ему: уже съ перваго взгляда казалось, что то былъ человъкъ отважный, много испытавшій и много видъвшій на своемъ въку. Высокаго роста, стройный, съ тонкими чертами лица, съ длинными, но ръдкими рыжеватыми усами, съ маленькими, по смълыми, выразительными глазами, этотъ человъкъ казался вонлощенной энергіей и мужествомъ. Любо было посмотръть на него, когда онъ своею небольшою, но сильною мускулистою рукой взялся за длинное весло, выставилъ впередъ свою высокую, полураскрытую грудь и съ нъкоторою гордостью сталъ повъствовать о своихъ приключеніяхъ на Диъпръ, во время частыхъ плаваній по немъ.
- Такъ бывалъ ты и на Лишнемъ, и на Вильномъ, и на Гадючьемъ?
- Бываль, да еще и не разъ! Да что мив Вильный, какъ и Дида видълъ? Разъ какъ-то ночью, плылъ и черезъ него въ каюкъ, а почь была темная претемная, хоть въ глазъ коли. Разогналъ и свой каюкъ, перекрестился да и пустился на волю Божію черезъ порогъ... Такъ онъ, какъ стръла! Только что выскочилъ и до Чекухи, скели, что близь Пекла торчитъ, тутъ какъ торохиется мой каюкъ объ ту скелю, такъ и, въроятно, аршина на два такъ и подскочилъ вверхъ, потомъ перекинулся внизъ головою, да опять-таки попалъ въ каюкъ, да и выплылъ изъ порога... А то какъ-то шелъ и на плоту черезъ Вовингу. Уже миновали мы Коростеву забору, уже стали «наближаться» до самаго порога. Только дошли до первой лавы, тутъ вдругъ какъ потянуло насъ, какъ попесло, да прямо на скелю Грозу. Какъ начала жъ та Гроза «типать» нашъ плотъ, такъ и теперь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Своего рода острота: Вильный порогь, по мъстному, называется еще Гадючымъ.

страшно всномнить. Смотрю уже одинь литвинокъ шелеснулся въ Дибиръ... Только вода покрасибла. За инмъ другой, тамъ третій... Вижу, что лихо, давай спасаться. Мигомъ, и самъ не замбтилъ, какъ и петельки порваль въ сорочкв, какъ и штаны съ себя схватилъ; бросился скоръй въ воду, схватился за дубъ, да и потомъ черезъ порогъ. И таки, слава Богу, выплылъ; только пришелъ въ рыбально голый, совсвмъ голый, какъ уать на свътъ народила.

- Теперь вижу, что ты бываль на порогахь. А попробуй еще и со мной побывать!
  - Отчего же не такъ? Готовъ попробовать и съ вами.

Скоро мы снарядили свою лодку, уложили въ нее всю движимость, заняли на ней свои мѣста и направились внизъ по Днѣпру, къ Лишнему порогу. Было около полудня, когда мы добрались до самого порога. Въ тотъ день съ утра стояла превосходная погода, но теперь вдругъ въ воздухѣ похолодѣло, подулъ сильный вѣтеръ, и весь Днѣпръ страшно заколыхался. Въ такую погоду плыть черезъ порогъ совсѣмъ было опасно.

- Паничу!
- -- А что, Иване?
- Видите ли, какая буря поднимается?
- Вижу, а что же изъ этого?
- А то, коли бъ вы страху не набрались.
  - Нисколько!
- Оно-то такъ, а все же осторожность не мѣшаетъ: вы бы легли въ лодку, то мы бы васъ такъ и переправили черезъ порогъ.
- II что это ты разсказываешь мнѣ? Да это одинъ срамъ и больше инчего. Развѣ жъ таки можно, чтобы вы меня лежачого, точно какую-инбудъ безрогую скотину, нереправляли черезъ порогъ? Да я, коли хочешь, то еще и вотъ что сдѣлаю: выпу изъ кармана часы да буду смотрѣть, скоро ли мы перебѣжимъ чегезъ порогъ.
  - Смотрите, какъ лучие!

- Да ужъ я самъ знаю, какъ миъ лучше!
- Ну, хоть вы и знаете, а все-таки воть что я вамы совътую: сядьте вы такимы образомы, чтобы вамы волна была не вы лицо, а вы синну; тогда хоть и черезы голову будеты илескаться вода, а вы сидите себъ смирно и инчего не бойтесы: мы уже васы вынесемы. Одного только и остерегайтесь, чтобы волна не ударила васы вы лицо, тогда вы можете унасты навяничь вы воду и, боронь Боже, затонуть.
  - Добре! это и готовъ сдълать.

Итакъ я усълся. Дъвой рукой взялся за бортъ лодки, а въ правую взялъ раскрытые часы, чтобы видъть, сколько мипутъ мы будемъ бъжать черезъ порогъ. Но не прошло, кажись, и секунды, какъ лодка наша уже очутилась въ устъъ канала.

- Хлопцы, смотрите у меня въ оба! Слышите?
- Слышимъ! Слышимъ!
- Господи благослови! Дай, Боже, часъ добрый!

Вев посинмали шанки, перекрестились и ринулись въ каналь. А между тъмъ погода была по истинъ ужасная. Вода въ порогъ такъ высоко вздымалась, точно она готовилась вырваться изъ гранитныхъ тисковъ раки и быстрымъ потокомъ разлиться по веймь окрестностямь Дийира. Чимь ниже спускалась наша лодка, тъмъ выше подициались противъ насъ волны. Но вотъ мы очутились въ самой срединъ канала. Тутъ лодка наша вдругъ сильно качнулась и приняда почти вертикальное положение. Признаюсь, холодъ пробъжалъ по всъмъ жиламъ моего тёла... Но въ этотъ моментъ два дюжихъ лодочинка налегли на корму лодки, и она приняла свое естественное положеніе, хотя поминутно то опускалась на переднюю, то садплась на задиюю сторону. Мы готовы уже были выскочить изъ канала, какъ вдругъ на насъ налетълъ боковой вътеръ. Онъ подняль вверхь огромный валь бълой ръчной пьиы и съ страшной силой ударился о правый бокъ нашей лодки. Вода хлестнула мив въ лицо и наполнила собой половину лодки.-«Хлопцы, налегай на лѣвый бортъ! А ну, крѣпче!.. Нодъ скелю!

Держите нодъ скелю!.. А пу, еще!.. Охъ, Господи, и откуда берется такая сила въ этомъ вѣтрѣ»?..

«Ну, слава тебъ, Боже, теперь, кажется, выскочили счастливо!» въ одинъ голосъ воскликнули мон спутники, какъ вдругъ въ это самое время наша лодка шарахнулась кормой о подводный камень и туть-же минуту остановилась. Одинъ моменть, и она могла бы опрокинуться на бокъ, выбросивъ насъ въ бушующія волны Дивира. Но находчивость старшаго лодочника, Ивана Чавуненка, спасла насъ отъ пепріятной перспективы разбиться о скалы и подти на дно Дивира. Онъ моментально бросился, въ чемъ быль, въ воду и моментально схватился одной рукой за лодку, не позволяя ей склоняться на бокъ. Глубина ръки оказалась здёсь довольно большая, и Чавуненку пришлось все время одной рукой илавать вокругъ лодки, а другой давировать, чтобы сиять ее со скалы. Дёло было далеко не легкое и далеко не такъ простое, какъ показалось съ перваго раза. Иужно было употребить не мало времени и ловкости. чтобы прежде всего не разръзать лодии о камень, а затъмъ спустить ее такъ, чтобы она, быстро подхваченная движеніемъ воды, не перевернулась или не ринулась «въ быстрю». Но Чавуненко, провозившись цёлую четверть часа, все-таки сдёлаль свое дъло. Лодка была сията со скалы безъ всякихъ поврежденій и поставлена на новый ходъ. «Эхъ, ты зѣвака», замѣтилъ Пванъ Николъ; «и какъ это ты не замътилъ скели?» — «Да гдъ ке се замътить, когда туть поднялась такая страшениая буря»? «Ну, добре! пусть же воть тоть камень, на который ты наскочиль, будеть называться Завакой». — «Ну й добре! пусть называется Зѣвакою. Вотъ такъ у насъ, коли хотите, часто даются названія камнямъ .

Уже мы оставили злосчастную скелю, уже причалили къ гранитному берегу ръки, а надъ Дивиромъ все еще волновалась разнузданная стихія... И долго сидъли мы въ глубинъ земли, подъ гранитной скалой, и долго слышали мы дикія завыванія вътра, угрожающій плескъ воды и жалобный шелесть листьевъ

дубовъ, стоявшихъ у лѣваго берега Диѣпра... Но странно, прислушиваясь къ рокоту волнъ и говору высокаго лѣса, я слышаль въ шихъ не диссонансъ, а полное гармоническое едино...

А что, хлонцы, давно видѣли такую хуртовину на Диъпръ?

- Да таки давненько: такая година не всегда на немъ гуляетъ.
- Ну теперь, братцы, можно гдѣ-нибудь и перепочевать да кстати и оковытон <sup>1</sup>) попробывать, а то какъ будто что-то холодить.
  - Да гді же туть перепочевать, какъ не въ Чортовой хатіз?
    - Что жъ то за Чортова хата?
- Пещера такая, пониже Лантуховскаго острова, въ балкѣ Вильной.
- Вотъ оно что! Такъ ступайте до пещеры; найлучие этого и выдумать ничего нельзя.

Проплывъ мимо нъсколькихъ острововъ, камней, заборъ и балокъ, мы наконецъ круго поворотили къ лѣвому берегу Диѣпра и вошли въ устье балки Вильной. Поднявшись версты на двв вверхъ балки, мы очутились у самой пещеры, находящейся на возвышенномъ берегу ея. Пещера оказалась чёмъ-то въ родё углубленія, сділаннаго самой природой въ скалистомъ берегу балки, съ большимъ навъсомъ, немного выдавшимся вперелъ. Длина ся-около четырехъ саж., ширина около двухъ саж., высота около двухъ аршинъ, отчего въ пещеръ можно стоять только согнувшись. Въ общемъ она похожа на простую малорусскую нечь съ большимъ устьемъ, въ видъ входа въ нее. Своды нещеры оказались закопченными дымомъ, а сплошное каменное дно оказалось засыпаннымъ пескомъ и золой. Въ этой-то нещерй мы и расположились на ночлегь, выгорнувъ предварительно изъ нея песокъ и золу. Не мягко было наше ложе, но, утомленные продолжительнымъ плаваніемъ по Дивиру,

<sup>1)</sup> Изъ латинскаго aqua vitæ т. е. вода жизни, горилка.

подкрапленные, какую Богъ посладъ, пищею и согратые «доброю оковитою», мы заснули на немъ крапкимъ и безмятежнымъ сномъ, подъ шумъ высокаго ласа, которымъ покрыта вершина балки, и подъ свистъ вътра, гулявшаго въ ту ночь по вершинамъ деревьевъ.

.... Оставивъ Дурну хату, мы спустились вновь въ балку Вильную и изъ балки вновь вышли въ Дибиръ. Миновавъ два маленькихъ островка и два большихъ камня, мы увидъли девятый, последній по счету порогь, Вильный, съ очень красивымъ, стоящимъ противъ него на лѣвомъ берегу Диѣпра. маякомъ, въ видъ небольшой на пьедесталъ пирамидки. Вильный порогь или у древнихъ гидрографистовъ Вольный, Волный, у мьстныхъ жителей Гадючій, находится на пять съ половиной версть ниже Лишияго порога, противъ дома ибмца-колониста Корніснка, бывшаго хутора Маріенталя, съ правой стороны, и налаетъ шестью лавами: Съренькой, Похилой, Рядовой, Нереймой. Волчымъ-гордомъ и Шинкарской. Въ порогъ вступили мы при самой превосходной погодъ: солнышко только что поднялось изъ-за горизонта и первыми своими дучами озолотило весь Инбиръ, дотоль окутанный прозрачными водяными парами, отдълявшимися отъ воды. На душт было не только пріятно, но даже весело. Усъвшись поглубже въ лодку и взявшись покръпче за ея борты, мы стремительно пустились черезъ каналъ и не больше какъ черезъ полминуты уже были далеко ниже его, пробъжавъ цълую треть версты.

Пройдя черезъ узкій проходъ Волчье-горло, непосредственно ниже порога, миновавъ деревню Павло-Кичкасъ, ппаче Миркусивку, расположенную у лѣваго берега Диѣпра, мы увидѣли съ правой стороны рѣки илотину, устроенную нѣмцами колоніи Кичкасъ и ограждающую ихъ отъ наводненія Днѣпра: Днѣпръ дѣлаетъ здѣсь большую излучину отъ запада къ востоку, отчего вода, при большомъ половодьи, идетъ не по руслу рѣки, а устремляется вправо, затоплая колонію Кичкасъ, расположенную какъ разъ противъ излучины Днѣпра, на правомъ берегу. Есть

полное основаніе думать, что именно въ этомъ мѣстѣ находилась та рѣчка Кичкасовка, о которой уноминаеть еще Бопланъ. «Кичкасовка впадаетъ въ Диѣпръ или Борисоенъ со стороны Татарін; отъ нея получилъ свое названіе мысъ, омываемый Диѣпромъ и окруженный двумя неприступными скалами, между коими лежитъ инзкая лощина, въ двѣ тысячи шаговъ, служащая единственнымъ проходомъ» <sup>1</sup>).

Ниже плотины мы увидёли два камия Разбойника и потомъ вступили въ самое узкое мъсто Дивира. Освободившись отъ поросовъ и поворотивъ съ юго-запада на юго-востокъ. Дивиръ потомъ поворачиваетъ обратно съ юго-востока на югозанадъ и идетъ между гранитными скалами, до крайности съуживающими его; здёсь берега его настолько приближаются одинъ къ другому, что разстояние между ними не восходитъ больше восьмидесяти саженъ. Неудивительно поэтому, что въ этомъ случат уже въ очень отдаленное отъ насъ время существовала черезъ Дибиръ переправа, называвшаяся сперва Крарійскою (можеть быть, отъ имени «Киммеріянъ»), а потомъ Кичкасскою. «Они (русскіе), — говоритъ греческій императоръ Константинъ Багрянородный (905 — 959), — доходять до такъ-называемаго Крарійскаго перевоза, гдѣ перевозятся херсониты изъ Русін и печен'яги въ Херсонъ. Перевозъ этотъ ширины съ гипподроміонъ (т. е. 608 русскихъ футовъ), а высота берега, усматриваемая снизу, такова, что только доступна удару стръды» 2). Въ 1594 году Крарійская нереправа становится извъстною подъ названіемъ Кичкаса 3); еъ тъмъ же именемъ она остается и въ 1620. «Здъсь (у Кичкаса), — говоритъ Боиланъ, — по моему мивнію, ширина Дивира самая меньшая: я видель, какъ поляки стредяли изъ лука съ одного берега на другой и какъ стрълы ихъ надали на сто шаговъ отъ противоположной стороны. Татары имъютъ

¹) Описаніе Украйны. Спб., 1832 г., стр. 23.

<sup>2)</sup> De administrando imperio. Kohet. Barp., etp. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Эрихъ Ласота. Путев. зан. Одесса, 1873 г., стр. 29.

тамъ самую удобную переправу, ибо Дийпръ не шире 150 ша говъ (около 80 с.), берега его удобно приступны, окрестности открыты, и потому они не онасаются засадъ» 1). «Въ ширинй 300 саженей, говоритъ Лербергъ, Дийпръ течетъ полторы версты на юго-востокъ, а потомъ, стъснясь еще болбе, новорачивается вдругъ на юго-западъ. Отъ сего правый берегъ превращается въ довольно большой мысъ, пазываемый Кичкасъ. Здъсь самый большой и лучшій переходъ для татаръ, поелику въ этомъ мъстъ проливъ не шире 150 шаговъ (около 80 с.), берега его не круты и земля открыта» 2).

Къ этому, совершенно справедливому, описанію Кичкаской цереправы можно добавить лишь то, что противъ нея берега Дивира какъ-бы раздвигаются: правый делается отлогимъ, а лівый, по прежнему возвышенный, далеко отступаеть отъ ріки. При всемъ этомъ быстрота рѣки нисколько не уменьшается. Оттого мы, сділавъ два-три поворота и не успівь оглянуться, очутились ниже южиаго конца колонін Кичкась (иначе Эйнлаге). Названіе колонін заимствовано отъ нереправы; время возникновенія ел относится къ последнему десятильтію прошлаго стольтія (1789 году), спустя четырнадцать льть посль паденія занорожской Сичи, происшедшаго въ 1775 году. Боиланъ, обозрѣвавшій берега Диѣпра близь Кичкаса, обращаетъ особенное внимание на правый берегь его, къ которому примыкаетъ низкая лощина въ двъ тысячи шаговъ, служащая здъсь единственнымъ проходомъ. «Укрънивъ оный, можно выстроить на мысъ красивый и крапкій городь, который, хотя по своему положенію и будеть подверженъ выстріламь съ татарскаго берега. що за то и самъ можеть обстръливать оный» 3). Однако городу не суждено было возникнуть здёсь; возникла только колонія Кичкасъ, въ которой поселились ибмцы-меннониты, выходцы

<sup>1)</sup> Описаніе Україны. Спо., 1832 г., стр. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Лербергъ. Изслъдованія къ объясненію древн. росс. истор. Спб., 1814 г., 277 стр.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Бопланъ, Описаніе Украйны. Спб., 1832, стр. 24.

изъ Данцига и Эльбинга <sup>1</sup>). У запорожцевъ близь Кичкаса были зимовники. Русскій путешественникъ, Василій Зуевъ, бывшій на Кичкасѣ въ 1781 году, уже послѣ паденія Сичи, видѣлъ еще здѣсь «избушку, въ коей живетъ запорожецъ» <sup>2</sup>). Въ настоящее время Кичкасъ—одна изъ обширнъйшихъ, многолюднъйшихъ и цвѣтущихъ нѣмецкихъ колоній. Приложивъ къ превосходному мѣстоположенію нѣмецкое стараніе, колонисты сдѣлали изъ Кичкаса прелестпѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ уголокъ на берегу Диъпра. Колонія тянется въ одну линію параллельно Диъпру, имѣя съ обѣихъ сторонъ широкой улицы чистенькіе, свѣтлые, высокіе домики и прекрасные зеленѣющіе сады. Всѣхъ козяевъ въ Кичкасѣ—тридцать-шесть; хозяевами у нѣмцевъменнопитовъ называются собственно тѣ, которые, кромѣ дворовъ, имѣютъ надѣлы земли.

Оставивъ колонію Кичкасъ и взявъ къ лѣвому берегу рѣки, мы увидъли такъ-называемое «попилище Сагайдака», которое находится у самаго конца урочища Сагайдачнаго. Названіе пенелища и урочища именами Сагайдачнаго показываетъ, что здѣсь когда-то пребывалъ нѣкто Сагайдакъ. Но какой и въ какое время? Основываясь на свидѣтельствѣ автора «Исторіи о козакахъ запорожскихъ», князя Мышецкаго, можно думать, что урочище получило свое названіе отъ извѣстнаго историческаго лица, Истра Конашевича-Сагайдачнаго, который пребываль въ этихъ мѣстахъ со своимъ войскомъ въ 1618 или 1620 году 3). Съ тѣмъ вмѣстѣ можно допустить, согласуясь съ преданіемъ, записаннымъ Я. П. Новицкимъ, что урочище Сагайдачное могло получить свое пазваніе и отъ нѣкоего сагайдака, простого запорожца, который жилъ здѣсь уже послѣ паденія запорожской Сичи 4). Свидѣтельствомъ нѣкогда жившихъ здѣсь козаковъ слу-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. соч. Скальковскаго. Хронологич. обозрвніе поворосс. края. Одесса, 1836, ч. I, стр. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Путешествен. записки В. Зуева. Спб., 1787, стр. 260.

<sup>3)</sup> Исторія о козакахъ занорож. Одесса, 1852 г., стр. 68.

<sup>\*)</sup> Драгомановъ. Малорус. преданія и разсказы. Кієвъ, 1873, 415—419.

жать десять ямь, остатки разной носуды и большія кучи золы, покрытыя густою стенною травой. «Попилище Сагайдака» находится въ балкѣ Колодежной, которая была въ старину нокрыта большимь лѣсомъ. О существованіи здѣсь лѣса свидѣтельствують какъ остатки нней и нѣкоторыхъ деревьевъ въ самой балкѣ, такъ и тотъ прекрасный дубовый лѣсъ, который растетъ ниже «попилища», въ Сагайдачномъ урочищѣ. Сагайдачное урочище—одно изъ прекрасныхъ береговыхъ мѣстъ Диѣпра, ниже его пороговъ, которое ежедневно въ лѣтнее время привлекаетъ къ себѣ множество публики изъ близь лежащаго города Александровска.

Пепосредственно за Сагайдачнымъ урочищемъ мы увидъли такъ-называемую Середню скелю. Это довольно возвышенный, покрытый древесными кустарниками и далеко вдавшійся въ Дивиръ мысъ. Скеля эта интересна уже въ томъ отношении, что съ нея отпрывается одинъ изъ самыхъ замъчательныхъ видовъ на ближайшія окрестности Дивира. Но кром'в того, на скел'в находится драгоцённый историческій памятникъ, кресло Сагайдака. Мъстность эта отъ горы (съ востока и юга) окружена скалами; виизу растеть дубовый лісь; среди самой містности возвышаются двъ огромныя скалы (точнье, два мыса), изъ которыхъ одна, южная, носящая названіе «Дурнон скели», вдалась въ Дивиръ, а во время весенняго разлива Дивира окружена со встхъ сторонъ водою, образум такимъ образомъ большой каменный островъ 1); другая, «Середня скеля», расположена въ 80-100 саженяхъ отъ первой, на болъе возвышенномъ мъстъ, ближе къ горъ отъ степи и окружена дубовымъ лъсомъ. «Въ тридцатыхъ годахъ, по словамъ стариковъ, на Середней скелъ можно было видёть оригинальный камень «люльку», формой своей представляющій громаднаго разм'єра трубку «съ чабукомь и протычкого»; а въ 1875 году и позже на этой скалъ лежало

¹) Отъ материка «Дурна скеля» отдъляется такъ-называемымъ Проризомъ; величина острова—до трехъ десятинъ.

замъчательное, по своей оригинальности, каменное «лижко» или кресло, выдолбленное, какъ полагаютъ, для Сагайдака; это просто грубо обработанный камень, взнесенный на возвышенность скалы, откуда есть возможность наблюдать окрестности; въ немъ искусно выдолблено сидинье такого размира, что свободно можно улечься человъку средняго роста; съ наклонной стороны камия продолблено мъсто спускать ноги, а вверху-мъсто для головы. Отъ долбленія-ли, или отъ замерзанія въ немъ во время сильныхъ морозовъ случайно понавшейся воды, камень раскололся на двъ части; но росколотыя половины плотно слеглись одна съ другой. Съ объихъ скалъ хорошо видны окрестности: островъ Хортица (съверный конецъ) и колонія Кичкасъ, на правой сторонъ Дивира, а также окрестныя придивировскія степи; винзу быстро струптся хрустальный Дивпръ. Словомъ, взору наблюдателя рисуется предестный дандшафть; а шумъ воды, пробивающейся между ущельями пересъкающихъ Дибиръ камней, оживляетъ эту дикую природу. На «Дурной скель», занимающей огромное пространство мъстности, растутъ кусты ракиты, дубъ и татарскій кленъ, не говоря уже о травахъ и цвътахъ, которыми бываетъ роскошно паряжена скеля въ весепніе и л'втніе м'всяца» 1).

Еще шесть лѣтъ тому назадъ, во время моего перваго путешествія по запорожскимъ урочищамъ, я нашелъ кресло Сагайдака въ такомъ самомъ видѣ, какъ оно только что описано. Въ настоящее же время отъ этого кресла остались одни только осколки. И стыдно сказать, отчего это произошло: изъ г. Александровска выѣхала пьяная компанія, предводимая фельдшеромъ Бурнашовымъ и псаломщикомъ Кирилловымъ, подложила подъ кресло порохъ и взорвала его на воздухъ. Возмутительное дѣйствіе, стоящее примѣрнаго наказанія!.. Два съ половиной года тому назадъ, лѣтомъ, въ концѣ августа, на скелѣ Середней произошла такого рода печальная драма. Нѣкто К. И. И., но

<sup>1)</sup> Я. П. Новицкій, Малорус, преданія Драгоманова, Кієвъ, 1876 г., 421. Степь, 1886 г., 11 мая, 291.

запятію коммерсанть, по происхожденію грекь, женплея, по сльной любви, на только что окончившей курсь екатеринославской гимназін дъвнить Е. П. Г.; мужу было сорокь лѣть, женть едва шестнадцать. Бракъ, повидимому, состоялся по разсчету. Въ теченіе полугода мужъ издержать на прихоти жены одиннадцать тысячь и потомъ, не будучи въ силахъ удовлетворять дальнъйшимъ капризамъ ея, бросился со скалы Сагайдака въ Днъпръ... Невольно скажешь: «о, времена! о, правы!» Сагайдачный «проминявъ жинку на тютюнъ та люльку», а П. черезъ эту самую жинку бросается со скалы, посящей имя Сагайдачнаго. Впрочемъ, и то сказать,—двъ противоположныя натуры: закаленый запорожецъ и пылкій грекъ.

Миновавъ скелю Дурну, огромные кампи Стоги, числомъ два, среди самого Дибира, мы скоро добрались до трехъ, еще болбе огромныхъ камией, Столновъ, расположенныхъ противъ сверо-западнаго угла большого острова Хортицы, ивсколько деве такъ-называемой Головы. Самый западный изъ Столновъ носить название Дивана и дъйствительно представляеть изъ себя нѣчто похожее на диванъ, только чудовищно большихъ разм'тровъ. По преданію, на этой скал'т отдыхала императрица Екатерина II, когда бхала отъ Ненасытецкаго порога винзъ по-надъ Дивиромъ. Разсказывають, что на Диванъ была едъдана какая-то надпись, высфченная въ присутствін императрицы одины изъ вельможъ, сопровождавшихъ ее во время путешествія по-надъ Дивиромъ. Мы не знаемъ, чтобы императрица Екатерина II поднималась на скаду Диванъ; хотя близь этого мъста, въ сель Верхней-Хортиць, принадлежавшемъ титуляриому совытшику Черткову, она ночевала 22 мая, когда вхала въ Херсонъ. Очевидно, преданіе почти со всякой скалой, болье или менье замвчательной, желаеть соединить имя Екатерины И. Диванъ интересенъ въ томъ отношении, что съ него открывается величественный видъ на четыре стороны: Новый Дибиръ, Большую Хортицу, Старый Дивиръ и колонію Кичкасъ; это — положительно единственное мъсто на всемъ Дивиръ; отсюда открывается такая богатая картина, для описанія которой не достанеть воображенію красокь, а языку словь... Въ этомъ отношеніи Дивань— одно изъ прекрасивйшихъ мѣстъ на всемъ Диѣпрѣ. Замѣчателень онъ еще и тѣмъ, что если подияться на него и крикнуть что-нибудь, то отъ этого крика получится отчетливое, съ полной интонаціей голоса, но только въ болѣе сильной степени, эхо. Крикните басомъ, эхо отвѣтитъ басомъ; крикните дискантомъ— эхо отвѣтитъ тѣмъ же; выругайтесь, и эхо выругается.

Спустившись съ Дивана къ Средней скалѣ Столновъ, мы увидѣли здѣсь интересное углубленіе, сдѣланное въ огромномъ гранитномъ камиѣ, находящемся нѣсколько выше уровня днѣпровскихъ водъ. Углубленіе носитъ названіе «Запорожской миски» и дѣйствительно представляетъ собою нѣчто похожее на миску. Въ понеречникѣ эта миска имѣетъ больше трехъ аршинъ, въ глубину — полтора аршина. Есть основаніе думать, что эта миска образовалась отъ того, что въ углубленіе скалы сравнительно мягкой породы поналъ камень твердой породы и, вертясь вслѣдствіе водоворота, постепенно расширяя и углубляє его, сдѣлалъ изъ него настоящую миску.

- Чого жъ ця миска зветця запорожскою?
- Та того, то изъ неи илы запорожци.
- А якъ же воны йлы изъ такои миски?
- Та такъ, мабуть, якъ йлы у царици въ Истенбурси... Посидали одинъ противъ одного та черезъ мыску и годуютця: цей того, а той цёго.

Отъ Столновъ мы новоротили въ правый рукавъ Дибира и тутъ, миновавъ село. Вознесенку или Нешкребивку, у лъвато берега Дибира, причалили у пристани Александровска, убзднаго города екатеринославской губерии. Здъсь и ръшилъ остаться на изкоторое время и потому распростился со своими лодочниками.

— Бувайте, нане, здорови, якъ волы та коровы! Бубликомъ хвисть завертайте тай насъ не забувайте!..

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Сонце гріе, витерь віе на степу козачимь. На тимь степу скризь могилы стоять та сумують; Нытаютия у буйнаго: «де наши напують? Де напують, бенкетують, де вы забарылись? Вернитеся!...»

Т. Шевченко.

Городъ Александровскъ стоптъ при впаденіи р. Большой Московки въ Дивиръ и представляетъ изъ себя мало чего замвчательнаго. Онъ имћетъ всего лишь двѣ церкви, лѣтомъ ныленъ, осенью и весной грязень; въ немъ нътъ ни гимназіи, ни реальнаго училища, также какъ нътъ ни садовъ общественныхъ, ни театровъ; за то есть острогъ, зданіе въ архитектурномъ отношенін превосходное. Мъстоположение города возвышенное, къ югу нъсколько покатое. Коренные жители малороссы, пришлые-евреи и нъмцы. Съ восточной стороны къ Александровску непосредственно примыкаетъ нъмецкая колонія Шенвизъ, съ западной-деревня Слободка и за пей село Вознесенка или Нешкребивка. Время возникновенія города относится къ 1771 году, ко времени царствованія императрицы Екатерины II, такъ много заботившейся о населенін новороссійскаго края. Въ 1770 году указомъ Екатерины II въ тъхъ видахъ, «дабы какъ Малороссія, такъ Слободская губернія навсегда отъ варваровъ обезпечена была», повельно было генераль-майору Щербинину учредить «новую див-

провскую» линію крѣпостей отъ Азовскаго моря до Диѣпра 1) Въ томъ же году, десятаго мая, государственная коллегія, во распоряжению императрицы, дала знать генераль-поручику Деденеву о построенін на річкахъ Московкі и Берді такъ-называемой ново-дибировской линін съ городами и о содержанін въ нихъ гарнизонныхъ батальоновъ. Въ 1771 году такая новодивировская линія дъйствительно была заведена: она начиналась у Азовскаго моря крѣностью Петровскою и оканчивалась на Дибиръ противъ острова Хортицы кръпостью Александровскою. Кром'в того, на этой же линіп предполагалось возвести крѣпости: Никитинскую, Григорьевскую, Кирилловскую, Алексфевскую и Захарьевскую <sup>2</sup>). Въ крѣпости Александровской, крайней къ Дивиру, велвно было устроить резиденцию линейнаго оберъ-коменданта <sup>3</sup>). Вотъ время возникновенія крѣпости Адександровской, теперешняго города Александровска. Возведенный сразу на степень кръности, Александровскъ пользованся въ то время большою изв'єстностью. Въ немъ стояли батальоны артиллерійскихъ и ниженерныхъ командъ, множество разныхъ козацкихъ полковъ, жили тысячи посощныхъ рабочихъ людей и сотни разныхъ торговыхъ и промышленныхъ артелей; сверхъ того, черезъ Александровскую кръность уже тогда проложенъ быль торговый тракть изъ Великороссіи въ Малороссію и изъ Малороссін въ Крымъ, это такъ-называемый великій чумацкій, крымскій стовновый шляхь; наконець въ Александровской кркпости устроена была даже таможия и содержался карантинъ 4).

По не тъмъ интересенъ г. Александровскъ, что нъкогда онъ былъ кръпостью, онъ интересенъ для занимающагося исторіей запорожскихъ козаковъ тъмъ, что на одномъ изъ его кладбищъ покоптся прахъ извъстнаго кошевого атамана. Осина

<sup>1)</sup> Намятн. кинжка Екатеринослав. губериін, 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Записки одес. общ. ист. и древи. Одесса, 1853 г., т. II, стр. 292.

<sup>3)</sup> Намяти, кинжка Екатеринослав, губери, 1864 г.

<sup>&#</sup>x27;) Өеодосій. Матеріалы для историко-статистическаго опис. екатеренар. Екатеринославъ, 1880 г., т. II, стр. 247 п 251.

Михайловича Гладкаго, того самаго Гладкаго, который въ 1828 году, 9 мая, возвратиль запорожскихъ козаковъ изъ предъловъ Турцін въ предълы искони имъ родной Россіи.

Бросимъ бъглый взглядъ на это дъло. Въ 1775 году, по различнымъ политическимъ соображениямъ русскаго правительства, была «скасована» запорожская Сича, находивинаяся на р. Пидпильной, въ мъстечкъ Красномъ-кутъ, теперешняго екатеринославского убзда. Тогда очень илохо пришлось запорожцамъ, но они большинствомъ голосовъ ржшили не поднимать оружія противъ своего же брата «москаля», хотя вмёстё съ тёнъ и не даваться ему въ руки: «лучче закивати пьятами», т. е. совсёмь оставить свою отчизну въ Россіи и поискать себё пристанища у турка на Дунав, нежели позволить «москалю убрати себе у шоры», разсуждали братчики—спромахи. И точно. Многіе изъ нихъ скоро нашли «ворота въ великую Порту». Но какъ же умот коаткникрои «амкранак амывовин» окыб-оларог и онакоб самому басурманину, противъ котораго они считали священнымъ долгомъ своимъ вести войну и котораго всею своею козацкою душею ненавидбли! Такъ прошло много времени. Но духъ козацкій не ослаб'яваль, сила запорожцевь не оскуд'явала, да и сношенія съ родной Украйной не прекращались: многіе изъ молодыхъ украинцевъ покидали свои родныя «осели» и удалялись на тихій Дунай къ своимъ «бидолашнымъ братчикамъ» искать у нихъ счастья, широкой доли. Между такими бурлаками былъ и нъкто Осипъ Михайловичъ Гладкій, чистокровный украинецъ, родомъ изъ села Мельниковъ, золотоношскато увзда, полтавской губернін, третій сынъ головы 1) Михаила Григорьевича Гладкаго <sup>2</sup>). Осинъ Михайловичъ и «дружился» уже на родинѣ: у него была жена Өедосья Андреевна Мазуръ, по предкамъ полька, но по рождению истая украинка. Но объ этомъ не въдали низовые братчики, какъ не въдали они и того, что Осипъ Михай-

<sup>1)</sup> Михаилъ Григорьевичъ былъ 30 лѣтъ головой несмѣняемо.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Два старине его сына назывались Аванасій и Максимъ.

довичь, по козацкому обычаю, прокутиль все свое состояние и кром'в жены нокинуль на произволь судьбы въ деревив Краснохижиннахъ, той же губерній и убзда, еще четверыхъ дітей: сына Василія, дочерей Елену и Наталью и сына Демьяна 1). Обо всемъ этомъ запорожцамъ не было сказано, да и нельзя было: женатыхъ на Сичу не принимали. Прошло еще ивсколько времени. Случилось, что греки, народъ подвластный туркамъ, вынужденные ужасными насиліями со стороны своихъ властителей, подияли противъ нихъ возмущение. Надо было возмутившихся усмирить. Отъ султана Махмуда II пришель приказъ къ кошевому атаману запорожскихъ козаковъ выслать 500 добрыхъ молодцевъ, которые должны были присоединиться къ турецкимъ войскамъ и идти противъ возмутившихся грековъ. Отрядъ собрали подъ начальствомъ ноходиаго кошевого атамана Якова Мороза. Въ числъ простыхъ козаковъ, посланныхъ противъ грековъ, былъ и Осинъ Михайловичъ Гладкій.

Но греки усмирены; война окончена, и запорожцы снова въ Сичи; въ Сичи и Осипъ Михайловичъ Гладкій. Наступило первое генваря новаго года: «А що, нанове-молодци, треба намъ на курень нового отамана выбирати!» — «Тай треба!» «А кого-жъ обрать»? — «Та кого-жъ, якъ не Осина Гладкого?» І точно, кромѣ него не было болѣе подходящаго. Всѣмъ опъ взялъ: онъ былъ храбрый, расторонный, добрый рубака, цѣ-кавый на слово. «Нехай винъ буде у насъ куреннымъ!» говорили друзья-товарищи Осипа Гладкаго. — «Ну, й нехай!» отвѣ-чало большинство товарищества платгиривскаго куреня. Ирошло еще нѣсколько времени; насталъ 1827 годъ, первое генваря. Въ этотъ день, по искоиному обычаю запорожскихъ козаковъ, смѣняласъ прежняя старшина и назначалась новая. Ударили въ котлы; собралась рада; явилась вся старшина на лицо. «А що, панове-молодци, треба намъ на сичь нового кошового!!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Къ четыремъ дѣтямъ у Осина Михайловича впослѣдствіи; когда онъ возвратился изъ-за Дуная въ Россію, прибавилась еще дочь Марія.

«Тай треба таки!» «А кого жъ мирводимъ выбрати?» — «Гладкого! Гладкого! Осина Гладкого!» загудъло сичевое товарищество... И такъ Осипъ Гладкій выбранъ кошевымъ атаманомъ всею запорожскою Сичею и назначенъ двухъ-бунжучнымъ нашею самимъ султаномъ турецкимъ. Но вотъ затъвается война Турцін съ Россіей; козаки, какъ подданные турецкаго султана. полжны были выступить противъ его врага, русскаго императора. «А. що, панове-молодци, чи добра наша служба?»— «Гирка, батьку!» — «Правда ваша, молодци: гирка наша служба! II впрямь, за кого мы будемъ битьця и противъ кого?» — «За бусурмена противъ христіянъ!» «И то правда. Гирка паша служба»!...-«А де жъ вона лучча, батьку?» «А де вона дучча? У москаля, чесие товариство! Ось подывитьця на нашу жъ братію, чорноморцивъ: е мижъ ними и охвицери, и полковники: е таки, що й землю у себе мають и гришми побрязкують; та е, у ихъ и таки мисця, де й гроши можно пропити. А у насъ? Чорть зна що! Шо у насъ за земля? Голый писокъ, та ще й того, гляди, не буде: онъ, кажуть, султанъ хоче, щобъ насъ у Египетъ перевести»... - «Що жъ робити, батьку? Порадь насъ!» «Що робити? Вы тилько слухайте мене, то все гораздъ буде. Турокъ воюе зъ москалемъ; москаль стоитъ у Змайлови (въ Измаиловъ)... У насъ буде сорокъ дви лодки; мы сидемо на ти лодки та въ море, а зъ моря въ Килійске гирло, а изъ Килійського гирла въ Дунай, а за Дунаемъ городъ Змайловъ, а тамъ мы уже и у москала въ гостяхъ. Гараздъ?» --· Гараздъ, батьку»!... И вотъ Осипъ Гладкій съ вфриыми ему козаками, хотя и далеко не со вейми, въ Измаилови криности предъ лицомъ государя императора Николая Павловича. «Прости, великій царю»!— «Богъ васъ прощаеть, отчизна прощаеть и я прощаю! Я знаю, что вы за люди»!.. Осипъ Гладкій повергъ у ногъ государя свою булаву, саблю и шапку и взамънъ того получилъ на андреевской лентъ золотую медаль, чинъ полковника, далће командира, затемъ кошевого и наказного атамана вновь сформированнаго изъ выведенныхъ коза-

ковъ «запорожскаго войска», названнаго потомъ «дунайскимъ козачьних полкомъ» и вновь переименованнаго въ «азовское козачье войско». Прошло послѣ этого много времени. Настуниль 1855 годъ. Осинъ Михайловичъ теперь уже въ отставка: теперь онъ генералъ-мајоръ; живетъ въ станицъ Ново-Снасовкъ. нотомъ нерейзжаетъ въ купленный имъ за шесть тысячъ руб. хуторъ Ново-Истропавловку, александровского убзда, скатерипославской губернін, между сель Славгородомъ и Покровскимъ, на р. Солоной, въ шестидесяти верстахъ отъ убзднаго города Александровска. Теперь опъ уже не разлученъ со своей женой Өедосьей Андреевной, теперь онъ ведетъ мирную жизнь помъщика-хуторянина; дъти его воспитываются: старшій, Василій, сперва въ золотоношскомъ убадномъ училищь, потомъ въ екатеринославской губериской гимназін, которую оканчиваеть съ серебряною медалью, имъя съ тъмъ вмъстъ уже и чинъ офипера; Демьянъ учится въ александровскомъ царско-сельскомъ малольтнемъ корпусв 1); Наталья—въ полтавскомъ институть благородныхъ дёвицъ; Марія и Елена-дома, подъ руководствомъ самихъ родителей. Прошло еще ивсколько времени и наступиль 1866 годь, роковой годь для Осина Михайловича. Лътомъ, въ іюньскую жару, въ день апостоловъ Петра и Павла, Осинъ Михайловичъ отправился въ г. Екатеринославъ на прмарку. Уже онъ оставилъ его; уже благонолучно добрался до г. Александровска. Но тутъ внезапно почувствовалъ припадки страшной болѣзни холеры, свирѣиствовавшей не задолго нередъ этимъ въ г. Екатеринославъ, и посят продолжительныхъ страданій. пятаго іюля, и покончиль свое земное существованіе, проживъ 79 съ половиной дътъ. За инмъ послъдовала и его жена, безотлучно находившаяся при больномъ мужк и заразившаяся тою же бользнью, холерою; какъ и Осину Михайловичу, Өедось Андреевит было точно также 79 съ половиной лътъ.

¹) Онъ умеръ бездътнымъ, въ 1862 году, въ званін баталіоннаго командира.

Оба погребены на городскомъ кладбишъ г. Александровска. «Генераль-маіору, бывшему кошевому атаману запороженихъ козаковъ, Осниу Михайловичу Гладкому.» Такъ гласить надпись, сдъланная на небольшомъ песчаниковомъ крестъ, поставленномъ сыномъ умершаго, Василіемъ Осиновичемъ Гладкимъ. Цзь вежхь детей бывшаго кошевого атамана запорожекихъ козаковъ въ настоящее время осталось только двое: Василій Осиповичь, въ отставкъ подполковникъ, и Наталья Осиновна, въ замужествъ Слоновская. Первый живетъ въ деревиъ Екатерииниской, александровскаго уфада, екатеринославской губерній. на ръчкъ Ганчулъ, въ имънін своей жены Бъляевой; онъ имъеть восьмеро дътей: четырехъ сыновей и столько-же дочерей; изъ нихъ старшій, Петръ Васильевичь, по окончаніи курса математическихъ наукъ въ харьковскомъ университетъ, оставлень быль по каоедръ математики и отправлень за-границу, по потомъ, по возвращени изъ-за-границы, поступиль на службу въ чугунно-литейный заводъ князя Демидова-Санъ-Донато, въ Нижній-Тагиль, пермской губернін; слідующій сынь, Осинь Васильевичь, по окончаній курса юридическихь наукь въ томъ же университеть, поступиль на земскую службу и выбрань мировымъ судьей въ одинъ изъ участковъ александровскаго увзда, екатеринославской губернін; последніе, Демьянь и Стенанъ, учатся: первый въ московскомъ университетъ, второйвъ нолтавскомъ кадетскомъ корпусъ. Старшая дочь Настасья Васильевна, въ замужествъ за неслужащимъ дворяниномъ, фотографомъ А. М. Иваницкимъ, живущимъ въ г. Харьковъ; слъдующая дочь, Прина Васильевиа, состоить въ числѣ классныхъ дамъ харьковскаго института благородныхъ дъвицъ, остальныя двъ дочери, Домникія и Варвара, при отцъ; всъ онъ прекрасно окончили курсъ въ харьковскомъ институтъ благородныхъ дъ-ВІЩЪ 1).

<sup>1)</sup> Печатныхъ свъдъній о личности О. М. Гладкаго очень мало; можно указать только на слъдующія: «Петорическое свъдъніе объ азовскихъ и дунайскихъ козакахъ», напечатанное въ «Инвалидъ» за 1847 г.;

Запорожье.

Вотъ чемъ интересенъ г. Александровскъ для того, кто занимается исторіей запорожскихъ козаковъ. Въ городъ Александровскъ на этотъ разъ я имълъ разыскать Якова Павловича Новицкаго, извъстнаго южно-русскаго этнографа. Но Новицкій, въ то времи быль на Хортиць. Хортица — это его постоянная датияя дача. Тамъ онъ беретъ себъ подъ наемъ небольшой клочечекъ земли полъ бакчу и, забившись въ курень, проводить въ немъ цалые дии и ночи... Нечего было дълать: нужно было идти пъшкомъ къ Дивиру, чтобы переправиться черезъ него на Хортицу. Пройдя около получаса по хорошо утрамбованной дорогв, я очутился у несчанаго берега рвки, ярко заблествиней передо мной отъ солица. Поклонившись пышному и широкому Дивиру, омочивъ свою разгорячениую голову его водой, я сталь высматривать себѣ каючка. Какъ вотъ на мое счастье илыветь винзь по теченію въ маленькомъ каючкі «дидокъ». Я подаль знакъ рукой диду, и онъ подвернулъ къ моему берегу.

- Здоровеньки були, дидуню!
- Здоровеньки були, паничу!
- А що я вамъ скажу, дидуню?
- Якъ шо е що казати, то кажить, -- послухаю!
- Перевезить мене, спасиби вамъ, на той бикъ Нипра!
- Це бъ то на Хортицу?
- Якъ есть туда!
- Я бъ то васъ и перевизъ, такъ каюкъ ненадежный.
- Чомъ пенадежный? а жъ винъ не хисткій?
- Та винъ-то не хисткій, та шо зъ дирками, отъ шо бида!
- Це инчогисенько; мы го заразъ оснастимъ, тай подамось.

«Осипъ Михайловичъ Гладкій», напечатанное въ «Русской Старинъ» за 1881 г., Ц; «Задунайская Съчь» въ «Кіевской Старинъ», за 1883 г.; «Полковникъ изъ Золотоноши», въ «Нивъ» за 1883 г., сочинене Кириллова. Послъднее поситъ характеръ повъсти или романа; но оно наполнено самыми грубыми и непростительными историческими опибками.

— Ну, якъ такъ, то й такъ!

Забивъ въ каюкъ дырки, мы заняли свои мъста и скоро поплыли поперекъ Диъпра, по направлению отъ съвера къ югу.

- Вы, мабуть, изъ города, наничу?
- Изъ города, диду!
- Такъ це, мабуть, за якимъ-небудь диломъ до нимцивъ йдыте?
- Та такъ: и за диломъ и не за диломъ, а бильшъ усёго, шобъ подивитьця на Хортицю. А шо бувають тутъ таки, шо тивлятия на neu?
- Бувають! Та коли хочете, то я дия три тому назадъ нереправлявъ каюкомъ на Хортицю якось янорала. Оттаке-лезни на нему опалеты! Якъ переправивъ его на Хортицю, такъ винъ виниявъ изъ саквоюза книгу тай давай у ню читати. У книгу читае и на остривъ дивитця... Потимъ читавъ-читавъ тай каже мини: «эхъ, диду, тай роботы жъ тутъ буде нашимъ письма-камъ»!.. Та й закрывъ книгу, потимъ давъ мини ажъ цилисенького двугривенного та й подавсь на остривъ, а я соби подавсь на свий бикъ Нипра.

Быстро шло время за разговоромъ, и мы не усићли оглянуться, какъ уже были у берега Хортицы. Поблагодаривъ дида я словами и деньгами, я направился вдоль берега Хортицы, въ иъмецкую колонію островъ-Хортицу (Insel-Chortiz). Пройдя около пяти верстъ черезъ разныя балки, выбалки, извилины и заточины, я наконецъ добрался до дома колониста Фризена. Фризенъ, старикъ очень высокаго роста, симпатичный, ласковый, встрътилъ меня у порога своего дома и нопросилъ войти въ съни. Я последовалъ за нимъ.

- А десь я вась та пачивъ?
- А де жъ вы мене бачили?
- Та вы у насъ торикъ не пули?
- -- Бувъ!

— Такъ, такъ! Тоди я васъ и начивъ 1).

Отъ Фризена я добрался до небольшого куреня Я. П. Новицкаго. Солице все еще пекло сильно, и потому на баштанъ инкого не было видно. «Пугу! пугу! козакъ зъ лугу!» самъ себъ закричалъ я.— «Який козакъ?! зъ якого лугу?» — «А ось вылазь, то й побачишъ, якый».—Въ куренъ мы ръшили раннимъ утромъ слъдующаго дня отправиться въ путь вверхъ понадъ лъвымъ берегомъ Дивира.

Уже было за полночь, когда мы оставили Хортицу и, съвъ на лодку «Ластивку», пустились внизь по Дибпру, къ пристани г. Александровска. Что за ночь была въ то время, и до сихъ норъ не могу забыть! Тихо, до того тихо, что, казалось, вола въ Дибиръ совебмъ остановилась, совебмъ застыла и какъ-бы превратилась въ хрустальную, чистую и свътлую массу. «Чуденъ Дибиръ при тихой погодъ»!... А между тъмъ лодка наша, сама собой, безъ весель, быстро скользила по Дивиру, почти съ быстротою молнін уносимая его теченіемъ. Не знаешь, чёмъ и любоваться: роскошнымъ-ли, полнымъ и величественнымъ Дивиромъ, массивными-ли, высокими гранитными его берегами или прозрачнымъ, чистымъ небомъ, устяннымъ миріадами свътлыхъ звёздъ и залитымъ мягкимъ свётомъ луны... То была картина, полная прелести, величія и обаянія. Тутъ лишин были слова и движенія восторга... Уже около получаса плыли мы по Дибиру, въ ибмомъ восторгв, не смвя ни единымъ словомъ, ни единымъ звукомъ нарушить царственной тишины... Но вотъ впереди насъ показался островъ Розстёбинъ, и мы пристали къ нему, желая пройтись по немъ. Однако островъ оказался покрытымъ такой высокой и густой лозой, что пробраться черезъ него не было никакой возможности; нъсколько разъ сваливались мы въ ямы, нъсколько разъ запутывались въ кустахъ и подъ конецъ рашили воротиться къ лодка. Однако это не сразу да-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Итмиы-колонисты говорять по-малорусски съ акцентомъ итмецкимъ.

лось намъ: мы заблудились! Какъ тутъ быть? Кругомъ не видно ин зги, кромѣ мрѣющихъ въ небѣ звѣздъ. «Стой, хлопче! а гдѣ Большая Медвѣдица»? — «А вотъ она»! — «Ну, на нее же намъ и держать»! Такъ мы выбрались къ берегу, сѣли въ лодку, скоро добрались до пристани и отъ приетани дошли до города.

Следующимъ днемъ мы поднялись поздно и тотъ-же часъ начали собираться въ путь. Не долги были наши сборы. Кусокъ сала, рыба, хлёбъ и фляшка горилки составляли весь нашъ продовольственный запась; чумарка, блуза, длинные сапоги, дымчатыя очки, походныя палки составляли наше убранство. Отъ Александровска мы рѣшили направиться на сѣверо-западъ, прямо къ Кичкасу, и оттуда уже подняться вверхъ по-надъ лавымъ берегомъ Дивира, насколько хватитъ у насъ силъ и бодрости идти пъшкомъ. Сложивъ свою скудную провизію въ сумку и повъсивъ сумку при помощи палочки на плечо, мы весело и шибко зашагали впередъ, останавливаясь и разспрашивая по временамъ встрвиныхъ дидовъ о какой - нибудь балочкъ, скелькі или могилкі, одиноко торчащей въ степи. Чвалаемъ себъ но степи, какъ тъ козаки-спромахи! Идемъ-идемъ, присядемъ на травъ, повалимся на бокъ, полежимъ, отдохнемъ; тутъ кто пѣсню пропоетъ, кто думу проговоритъ:

«Якъ гулявъ козакъ-нетяга симъ годъ ще й чотыри. То потирявъ спидъ себе три кони вороніи, И якъ на девьятый годъ навертае, А козакъ-нетяга до города, до Черкасъ, прибувае, И що на козаку-нетязи три сыромьязи: Опончина рогозовая, поясына хмелёвая, Сапьянци выдни пьяты й пальци, Шапка-бырка—зверху дырка, Хутро годе, околици Бигъ мае; Вона дощемъ покрыта, Травою понита, А витромъ на славу козацьку пидбита. Куды віе, туды й прививае, Молодого козака та й прохоложае».

А воть войдемь мы въ балку, увидимь трушевое дерево; туть одинь изъ насъ тотчасъ влъзеть на дерево и начиеть трусить созръвшие фрукты, а другой станеть подъ деревомъ и подбираетъ падающие илоды въ сумку «про запасъ на голодные годы».

Такъ прошли мы нъсколько балокъ, выбалокъ, миновали нъсколько могиль; могилокъ и наконецъ очутились у лъваго берега Инвира, близь громадной скели Дзвиныци. «Верхъ вывела гостро. мовъ и справди дзвиныця!» (См. табл. X). Близь Дзвиныци мы увидъли нещеру Школу и ръшили изслъдовать ее. Для этой цъли мы сошли къ берегу Дибира, и тутъ передъ нашими взорами раскинулась небольшая, но въ высшей степени живописная площадка, поросшая густою высокою травой, съ западной стороны упирающаяся въ Дибиръ, съ съверной и восточной-затвненная густыми кустарниками деревь, а съ южной-загроможденная огромнъйшей стъной гранитныхъ скаль, покрытыхъ мхомъ. Вотъ гдъ дичь! Кромъ деревьевъ, сърыхъ скалъ, да голубого неба ничего и никого здёсь не видно. Посидёвь и отдохнувъ на зеленой площадкъ, подзакусивъ и подкръпившись доброю горилкою, мы рашили посла этого проникнуть во внутрь нещеры. Собственно говоря, отыскать сразу входъ въ пещеру довольно затруднительно. Нужно сперва найти углубленное въ стъну отверстие съ огромнъйшимъ навъсомъ надъ нимъ, едва только на полъ-аршина возвышающимся надъ землей, и потомъ уже въ этомъ навъсъ надо искать самую пещеру. Согнувшись, что называется, въ три погибели, мы влёзли въ отверстіе стёны и тотъ же часъ увидъли надпись, сдъланную на скаль, припрытой навъсомъ и состоящую изъ буквъ, выведенныхъ красной краской, очевидно, въ самое позднъйшее время: Е. М. Е. Т. Н. М. В. Ю. Э. Г <sup>27</sup>/vi 81. Взобравшись въ отверстіе, мы замътили здъсь два темные хода: одинъ влъво, другой вираво. Последній ходъ и вель собственно въ пещеру. Самая пещера (точиће, гротъ) оказалась состоящею изъ двухъ корридоровъ, изъ коихъ одинъ идетъ съ съвера на югъ, парадлельно Дивпру,



Камень Дзвиныця,



а другой — съ востока на западъ, встръчно Дивпру. Высота пещеры-четыре аршина. На протяжении девяти аршинъ она сперва идеть съ съвера на югъ, послъ чего подъ прямымъ угломъ новорачиваетъ съ востока на западъ и идеть на протяженін пяти аршинъ, оканчиваясь отверстіємъ въ берегу Дибира. Проходъ изъ нерваго корридора во второй до того узокъ, что здёсь надо особеннымъ образомъ вытянуться, чтобы пролёзть черезъ него. Тутъ грозитъ большая опасность застрять между скаль и остаться на всегда въ нещеръ; опасность увеличивается еще отъ того, что второй корридоръ не имфетъ винзу пола и, представляя изъ себя зіяющую расщенину, оканчивается гдъ-то далеко винзу, въ самомъ материкъ земли, на глубинъ иъсколькихъ сажень. Держа въ зубахъ кусокъ стеариновой свъчки, обмотанной въ бумагу, мы осторожно стали пробираться изъ перваго корридора пещеры во второй и, чтобы не оборваться въ расщелину, хватались руками за небольшой каринзъ, которымъ оканчивается пещера вверху, у самаго потолка. Каждую минуту можно было ожидать, что вотъ-вотъ соскользиеть рука, и тогда прости-прощай всё, что любо-дорого!.. Страшна была именно пропасть, зіявшая подъ погами: она, чёмъ дальше винзъ, тымь больше съуживалась, представляя изъ себя ийчто въ роды огромнаго расшенленнаго камня, въ которомъ можно было заклиниться, какъ заклиняется топоръ, вгоняемый въ бревно. Много нужно было имъть смълости, а еще больше того — ловкости, чтобы пробраться чрезъ этотъ второй корридоръ нещеры, но мы благополучно совершили свой подвигь и скоро выбрадись изъ пещеры, чтобы продолжать дальнейшій нуть. Въ пещере Школь, если върить разсказамъ стариковъ, «ивсколько льтъ тому назадъ нашли кожанную сумку, наполненную коньями, позументы отъ какого-то форменнаго платья, большую берцовую кость человъческаго скелета, въ которой оказалась стръла, п, наконецъ, въ одномъ ущельв скалы, у входа пещеры къ Дивиру, — нъсколько наконечниковъ стрълъ» 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Я. П. Новицкій, Степь. 1886 г., 16 февраля, стр. 102.

Оставивъ пещеру Школу и миновавъ нъсколько балокъ, скаль и острововь, мы наконець, уже къ вечеру, добрались до деревии Маркусивки или Навлокичкаса. Деревия Маркусивка раскинулась по высокому взгорью вдоль лёваго берега Дибира. Солице совежиь садилось за горизонть, когда мы приблизились къ хатъ дида Дмитра Бута. Хата дида Бута обращена была крыльцомъ къ Дивпру; у крыльца стояла скамеечка, а на скамеечкъ сидъль дидъ и смотрълъ на заходящее солице. То было чудное, хотя и мимолетное зрѣлище. Солице, прежде чѣмъ зайти за горизонть, вдругь погрузилось въ Дибиръ, и отъ этого вся ръка сдълалась ярко-багровою нолосой, горъвшею милліонами огней, невольно приковывавшихъ къ себѣ взоръ человѣка. Эта картина очаровала, видимо, и дида Бута. Онъ сидълъ противъ Дибира и смотрълъ на заходившее солице; приложивъ свою лъвую руку ко лбу, замънявшую ему подзорную трубу. Мы подощан къ диду и поздоровались.

- А угадайте, диду, чого це мы до васъ прійшли?
- А кажить чого, тоди и угадаю.
- Чи не можно у васъ, дидуню, передохнути?
- А чомъ не можно? Можно, якъ що вы добри люде.
- Та мы люди, якъ люди!
- Мабуть писари зъ города, або таки, що дихтырыка̀ гоинте  $^{-1}$ ).
- II-те, и друге, диду: хто инсарюе, а хто дихтырыка гоне.
  - Добре, сидайте!

Мы присѣли на скамью, одинъ съ одного бока дида, а другой—съ другого.

- Отъ же я десь васъ бачивъ,—замътилъ дидъ, обращаясь къ моему спутнику.
- Ще бъ таки не бачили, колы я три годы пидъ рядъ не минаю вашон хаты. А згадайте!

<sup>4)</sup> Дифтеритъ выгоняете.

- Те-те-те! Згадавъ; сердце, згадавъ! Та це вы Якивъ Павловичъ?... Бачъ яка намьять у старого стала!.. Це вже, чабуть, про старовинку хочете чого-нибудь занытать?
- Про старовинку, диду, про старовинку! Та це сперше до васъ затягнули. Ну, якъ вы тутъ живете?
  - Та такъ тилько що маслаки 1) тягаемъ!

Тутъ едва успъли мы обмъняться еще двумя-тремя фразами, какъ по деревиъ показалась пыль и вмъстъ съ нылью--- «череда» коровъ.

Скоро въ ворота вошла корова и за коровой невъстка дида; она низко поклонилась намъ и затъмъ исчезла. Немного спустя, за невъсткой явился сынъ дида, потомъ внукъ. Оба подошли къ намъ, и тутъ завязался общій разговоръ. Но не прошло и часу, какъ изъ хаты вышла невъстка и пригласила всъхъ насъ «вечерять». Мы послёдовали приглашенію. Хата оказалась хотя и низкою, но очень опрятною, убранною цватами, вымазанною мыломь. Въ углу ея стояль столь, застланный былой скатертью, вокругъ стола широкія лавки, въ самомъ углу образа и за образами ручники съ мережками. Меня усадили въ самый уголъ, «на покуть», въ срединъ между Яковомъ Павловичемъ, съ одной стороны и самимъ дидомъ-съ другой; остальные члены семьи стояли у стола: «такъ звучай показуе». Скоро на столъ явилась горилка, а за горилкой и разная «страва», состоявшая изъ цълыхъ пести перемънъ, начиная съ борща и кончая медомъ. Жидкую пищу вли съ особенною предосторожностью: опускавшій ложку въ миску не иначе доносиль ее до рту, какъ подставивъ подъ нее кусокъ хлъба, «щобъ скатертыну не закапати»; причемъ во время разговора всѣ выпускали ложки изъ рукъ и въшали ихъ на края чашки. Оба эти прісма мы быстро усвоили, къ видимому удовольствію дида. Во времи ужина мив хотълось свернуть на тему о запорожцахъ, и и сталъ накидать «ключечку» на дида.

<sup>1)</sup> Маслаки-кости.

- Ну й миста жъ у васъ, диду, чудесни!
- Шо теперь воны за чудесни? Якъ бы вы побачили голд. ньятьдесять тому назадь, оть коли були миста! Туть у литку було тихъ зайцивъ, такъ видимо-невидимо: такъ коло хаты и лазять якъ коты, а зимою такъ и мандрують було по крызи цилыми кущами, якъ ягията. А вовки, то ти такъ на занихъ ланахъ и стоять. Прыйдуть до возу тай выють. Оце було якъ почуешъ на степу, то кладешъ коло себе выла, сокыру и косу. шобъ було чимъ одбытысь. Того й гляди, що ухопе або тебе. або хлонця, що была тебе. Якъ поженешъ вивцю пасти, то такъ и держись за хвистъ... Миста дуже звиряни були! А качокъ, корипокъ, перепеливъ-наче хмара. Якъ вечіръ, то тильки й чусшъ: нидъ-нод мъ! пидъ-подёмъ!... Та такъ усю ничъ, хиба уже на свитаньци трохи угануютця. А гаду? Господи, скильки его було тутъ! Мини и теперь у намьятку, якъ старому Коваленкови жовтобрюхъ одирвавъ, звыняйте, матию... Насылу вырвавсь живымъ покойныкъ!...
  - Отакъ воно було.
  - Отакъ и було.
- A скажить, диду, якъ отой остривъ зветця, що понизче Вильного порога?
- Та який же вамъ треба: тамъ есть остривъ, есть остривокъ, есть и остривець.
- Мини треба отого, що якъ выскочищъ за поригъ, а винъ и есть.
  - Э, такъ це Пурысивъ остривъ!
  - Пурысивъ, кажете, остривъ?
  - Пурысивъ.
  - Такъ винъ и спреже звався?
- Ни не такъ! за запорожцивъ ёго звали Дубовымъ островомъ.
  - За запорожинвъ, кажете, диду?
  - А то жъ.
  - Шо жъ воно таке за запорожци?

- Вояки велики, и велики знахури; воны зъ нечистымъ зналысь.
  - Якъ такъ, диду?
  - А такъ: зналысь та й годи!
  - \_ А же жъ вони були таки, якъ оце й мы?
  - Таки, якъ оце й мы!
  - И горилку шили, якъ мы?
  - II горилку пили!
  - ІІ отакъ, якъ и мы борщъ или?
  - ІІ отакъ, якъ мы, и борщъ или!
  - II въ штапяхъ, и въ сорочкахъ ходили?
- II въ штаняхъ, и въ сорочкахъ ходили, а зъ нечистымъ знались.
  - Якъ же воно такъ?
- А ось якъ! Я вамъ роскажу, а вы послухайте. Воно, хай Богъ простить, объ нихъ за хлибомъ-силью и згадувати грихъ, та вже дарма, роскажу. Вони оце запьють-загуляють. Поставляють коло себе два ведры; въ одно ведро нальють горилки, а въ друге воды, та горилку пьють, а въ воду дивлютьця, горилку пьють, а въ воду дивлютьця, горилку пьють, а въ воду дивлютьца. А погайва, а ляхва, а кимлашня такъ кругомъ и обсида ихъ, а воны горилку пьють, а въ воду дивлютця.
  - Чого жъ воин дивлютця?
- Постойте, докажу!.. А вони горилку пьють, а въ воду дивлютця... Потимъ уже який-небудь ляхъ пидкрадетця сзади до запорожця та ханъ ёго за чуприну, а винъ тоди чабулькъ у те видро, що зъ водою, та звидциля, де мы сидимо, та ажъ пидъ Карцономъ (Херсономъ) опынитця. Такъ хиба жъ ото вони не знались зъ печистымъ?
  - Теперь бачу, диду, шо знались.

Я вновь было началъ закидывать «ключечку» на счетъ занорожневъ, но дидъ вдругъ оборотился ко мий и, глядя иснытующимъ окомъ, замътилъ:

- 0хъ, здаетця мини, пане, що вы бильшъ мене знаете про тихъ запорожинвъ!
- II де жъ мини знати бильшъ противъ васъ, диду? Вамъ, може, десятокъ с мый пишовъ, а у мене ще й молоко на губахъ не обсохло.
  - Та воно-то такъ. Та аже жъ вы читаете книжки?
- Читати читаю, та тильки якъ? Но складахъ: «букиазъ-ба, види-азъ-ва, глаголи-азъ-га»... Отъ якъ я читаю. Та хочъ бы й лучче читавъ, такъ я у ти книжки, диду, не впрю и вамъ не совътую вирити, бо тамъ усе брехии попаписани, скризъ брехни, диду, окримъ святого письма.
- Отъ правду, такъ правду сказали! Я й самъ не вирю тимъ книжкамъ, окримъ святого письма.

Такъ довъріе было возстановлено, и мы вновь начали бесъдовать на тему о запорожцахъ. Разговоръ протянулся далеко за нолночь, но подъ конецъ мы высказали просьбу, чтобы намъ указали мъсто для ночлега. Намъ отвели «свитлицу», небольшую хатку черезъ сёни отъ той, въ которой мы ужинали; туда, по нашей просьбѣ, внесли свѣжаго сѣна, разостлали его «по долівці», — и мы, нокрывъ съно пледомъ, тотъ же часъ растянущись на немъ и тотъ же часъ заснули. Проснулись мы еще до восхода солица. Умывшись и помолясь Богу, тотъ же часъ позавтракали предложеннымъ намъ молокомъ и потомъ, поблагодаривъ хозянна, который отказался взять съ насъ какую бы то ни было плату, отправились въ дальнёйшій путь, все въ томъ же направленін, по-падъ лёвымъ берегомъ Дивира. Теперь характеръ мвстности измвнился: то шли мы но скаламъ, кое-гдъ только покрытымъ деревьями, теперь шли силошнымъ л'єсомъ, начавшимся тотчасъ по выходь изъ Маркусивки. Абсъ упирался въ самый берегъ ръки и по немъ, съ юга на съверъ, тянулась маленькая тропшика, по которой мы, одинъ за другимъ, и зашагали. Весь Дибиръ окутанъ былъ легкими водяными нарами, которые отдёлялись отъ воды, застилали берега рѣки и густо садились на высокія

деревья. Влага чувствовалась даже на нашихъ илатьяхъ и на нашихъ носохахъ. Вотъ увидѣли мы островъ Голый (на старыхъ картахъ, Скалистый) и прилегающую къ нему съ съверной стороны косу. Батюшки мон, сколько же на этой косъ разныхъ птинъ! сколько голосовъ, ивнія, свистовъ! какой туть крикъ, пискъ!.. Мит показалось, что предо мной необитаемый австралійскій островъ... Пройдя часа два лісомъ, мы выбрались затъмъ на отпрытый, очень возвышенный, берегъ и увидъли съ него среди Дибира островъ Большой-Дубовый или, по-теперешнему. Лівшинъ (иначе Маркусивъ), весь покрытый прекраснымъ лъсомъ. Солице уже подпялось высоко и начало согръвать наши немного продрогшіе въ лісу члены. Пройдя еще нісколько времени, мы наконецъ увидѣли небольшую сторожку, у берега Дивира, на землъ помъщика Левшина. Здъсь жилъ лъсной сторожъ, еврей Гершковичъ. Отдохнувъ немного на завалинкъ хаты, мы готовы были уже отправиться въ дальнъйшій путь, какъ къ удивленію своему увидъли большую чугунную плиту съ какою-то надинсью. Плита стояла у завалинки сторожки и была загажена итичьимъ пометомъ. Я велёль очистить ее, послё чего прочель на ней слъдующія слова: «Судообходные каналы въ дибировскихъ порогахъ сооружены по повельнию Государя Императора Николая I распоряженіемъ главнокомандующаго нутями сообщенія и публичными зданіями генераль-адъютанта графа Клейнмихеля. Работы начаты въ 1843 году, окончены вь 185...» (уголь отбить). Гдв стояль этоть намятникь, почему онъ попаль къ сторожкъ еврея Гершковича, миъ на это не дали отвъта. Хорошо у насъ сохраняются исторические па-MATHURU!

Сопровождаемые множествомъ злѣйшихъ собакъ, мы отправились дальше, имъя съ правой стороны хуторъ Тарана, съ лѣвой—Диъпръ, и скоро увидъли среди Диъпра Малый-Дубовый или, по-теперешнему, Пурысовъ островъ, а за нимъ послѣдній, если считать сверху, и первый, если считать снизу, порогъ Вильный или Гадючій. Съ высоты берега мы замѣтили въ по-

рогѣ маленькую мельничку, прицѣпленную на канатахъ къ большому камню, и возлѣ мельнички «вештающагося» дидка. «Какъ-будто дидъ? А зиркни, хлопче, въ быноклю!» — «Такъ и есть — дидъ!» — «Ну, такъ потягнемъ до порога!» Скоро спустились мы внизъ съ берега, остановились какъ разъ противъ мельнички и начали махать палками диду, подавая знакъ, чтобы онъ приблизился къ намъ. Дѣдъ поиялъ наше желаніе, сѣлъ въ каюкъ и подилылъ къ берегу.

- Здоровеньки були, диду!
- Здоровеньки були, паны!
- A що, диду, чи не перевезли бъ вы насъ у порогивъ, до мельнички?
  - Чомъ же не перевезти?
- Отъ спасыби вамъ, такъ спасыби! A що жъ тамъ у васъ и рыбка буде?
  - И рыбка буде!
  - II юшка буде?
  - Та й юшка буде!
- Э, якъ у васъ и рибка и юшка буде, то у насъ и отъ яка буде, — замътилъ я, показывая диду бутылку съ горилкой и повертывая ею передъ нимъ. У дида глаза заблестъм отъ удовольствія.
- 0, то! саме дидивська харчъ: нема ни шкоринки, ни маслачка.
  - А знаете, диду, яка ій була прызказка у запорожцивь?
  - Ни, не знаю.
- А якъ не знаете, то я скажу. Запорожець оце поставе передъ собою пляшку горплки та самъ себе пита и самъ соби одвича.
  - -- Хто ты?
  - Оковыта!
  - А съ чого ты?
  - Изъ жита!
  - А звидкидя ты?

- Паъ неба!
- А куды ты?
- - Куды треба.
- А билетъ у тебе е?
- Ни, нема!
- Такъ отъ-тутъ же <sup>1</sup>) тоби и тюрьма!

Такая присказка очень поправилась диду и видимо сразу расположила его къ намъ. Скоро мы евли въ каюкъ и черезъ пять минутъ очутились въ порогъ. Дидъ соорудилъ намъ два стула изъ гранитныхъ скалъ, послъ чего сдълалъ маленькую кабичку, навъсилъ надъ нею казаночекъ, налилъ въ казаночекъ воды, разложиль костерь и, предоставивь водь кипъть, самь занялся рыбой. «Заразъ тілько й витягнувъ рыбыну изъ порога; ще й жива!» Мы, между тъмъ, не теряя времени, раздълись, выкупались въ самомъ порогъ Дивира, потомъ помолились Богу на востокъ и затъмъ подсъли къ казанку. Пошли разспросы, разсказы. Оказалось, что дидъ былъ изъ с. Андреевки, что онъ занимается въ мельницѣ сукновальствомъ, что у него дома есть и баба, и сынъ, и внучата. Не успъли мы за разговоромъ и осмотръться, какъ уже рыба и сварилась. Дидъ принесъ «ночвы», вытащилъвънихърыбу, посолиль черною не молотой солью и отставиль ее въ сторону; послѣ этого снять съ кабички казанокъ и приблизилъ къ намъ; вийсти съ казанкомъ явились деревянныя некрашенныя ложки и большіе куски б'влаго ишеничнаго хлѣба. Мы поснимали шанки, перекрестились, вынили по чаркъ горилки, причемъ диду поднесли первую чарку, и принялись за уху. Дидъ сидёль противь нась на корточкахь и ёль юшку, подставляя, по привычкъ, нодъ ложку кусокъ хлъба, щобъ «не закапати штанівъ». Скоро мы вынили по другой чаркѣ, потомъ по третьей и уже стали черкать ложками дно казанка. Тогда дидъ принялъ отъ насъ казанокъ и вмъсто него поставилъ «ночвы съ рыбой.

<sup>1)</sup> Въ животъ.

«А що жъ, диду, рыба плава!»— «Та вже такъ!» Вынили и по четвертой. Скоро и отъ рыбы остался одинъ остовъ. Послъ этого дидъ подиялся съ мъста, ущелъ въ мельницу и принесъ оттуда два большихъ арбуза. Арбузы оказались безподобно хороши. И такъ нашъ завтракъ конченъ, мы поднялись съ мъстъ, помолились на востокъ, «подякували» дида, потомъ выпросили у него каюка и отправились на Малый-Дубовый островъ.

Прошло около трехъ часовъ, когда мы воротились съ острова къ порогу, оставили здёсь каюкъ, распростились съ гостепрінинымъ дидомъ и поднялись дальше вверхъ по-надъ Дибпромъ. Уже часамъ къ тремъ дня мы добрались до с. Андреевки. Здѣсь мы передохнули часа два-три и потомъ отправились дальше, все въ томъ же направленін, къ с. Петровскому (Свистунову), александровскаго увзда. Въ ногахъ чувствовался стращный зудь. Мы уже начинали молить Бога, чтобы намъ понался какой-нибудь возъ или бричка, на который мы могли бы хоть немного подъёхать, но на наше спротское счастье никакой брички не попадалось. Чёмъ дальше мы шли, тёмъ хуже чувствовали себя; ноги совежить уже отказывались служить намъ, и мы еле-еле двигались съ мѣста. Уже часовъ около десяти ночи добрались до с. Петровскаго и направились въ дому управляющаго имѣніемъ незабвеннаго Василія Александровича Синягина. Намъ отперли на нашъ стукъ двери. «Кто тутъ?»— «Козаки»! — «Какіе такіе козаки?» — «А воть носмотрите и увидите!» — Ахъ, батюшки мон! да откуда-же вы? На чемъ вы?» — «На собственной четверк», Василій Александровичь!»—Какъ, отъ самаго Александровска? Это сорокъ-то верстъ пѣшкомъ?: — Да, отъ самаго Александровска, сорокъ или иятьдесять пѣшкомъ; въдь шли-то мы не по прямому пути, а по извидинамъ Дивпра.»— «Ну, козаки! вижу, что козаки!» Скоро подали намъ обильный ужинъ, а затъмъ сдълали постели на балконъ дома, выходящемъ къ самому Дивиру. Покончивъ съ ужиномъ, мы вышли на балконъ, гдѣ и расположились на ночлегъ, въ виду острова Дубоваго и норога Непасытецкаго, шумквшаго въ

эту ночь съ особенною силою. Долго мы прислушивались къ Ненасытецу, прежде чъмъ могли заснуть, и въ это время замътили такое интересное явленіе на Диъпръ: зашумить сперва Ненасытецъ, Дидъ-норогъ, шумитъ-шумитъ, очень долго, потомъ стихнетъ: послъ него начинаетъ шумътъ Вовнига, Внукъ-порогъ, шумитъ-шумитъ, столько же, какъ и Ненасытецъ, потомъ стихнетъ, и тогда начинаетъ шумътъ опять Пенасытецъ. Такъ повторялось иъсколько равъ. Долго мы наслаждались этой музыкой и наконецъ заснули подъ плескъ диъпровскихъ водъ и нодъ ихъ переливы черезъ пороги.

Слъдующимъ днемъ мы едва поднялись съ постелей: и руки и поги были точно не наши. Особенно давали себя знать ноги. По внимательный хозяниъ предложилъ намъ замънить саноги мяткими туфлями, и тогда мы почувствовали себя песравненио лучше. Носяъ завтрака мы ръшили поъхать къ Волинговскому порогу, гдъ жили диды-рыбалки, славившісся въ селъ своимъ умъньемъ разсказывать про старину. Намъ нодали старинную бричку, на подобіе ноева корабля, и мы медленно нотянулись къ Волингъ. Не прошло и часа, какъ мы были уже у рыбальни; тутъ мы увидъли дида, который сидълъ на землъ, протянувши ноги впередъ, держалъ между колънъ большой горшокъ и новорачивалъ въ этомъ горингъ какую-то большую дубину.

- Помогай Бигъ, диду!
- Спасиби, отвъчалъ дидъ, не взглинувъ даже на насъ.
- А що рыба е?
- -- Туть не до рыбы, коли свое дило стопть: вы, бачу, и не журитесь, що у мене табака не стерта.

Оказалось, что дидъ занять быль приготовленіемь табаку для себя и ин о чемъ другомъ и знать не хотълъ. Объ пучки его рукъ, борода, усы, носъ были въ табакъ: это онъ все пробовалъ, мягко-ли стерся табакъ. Мы оставили дида въ покоъ и вошли въ землянку. Землянка оказалась полна дыму, который не позволялъ намъ разсмотръть находившихся въ ней другихъ рыбалокъ. Мы при-

съли на корточки и тогда увидъли, что въ ней было еще пять человъкъ дидовъ. Въ землянкъ устроена была печь съ длинной дежанкой, по самой средина стоять столбъ, на которомъ висвли сумки съ разнымъ добромъ дидовъ, и отъ столба вверхъ поднималась дъстинца въ видъ ступенекъ, сдъланныхъ по земль. Мы позноровались съ дидами и вступили въ разговоръ. Сперва шло про о рыбр, о плотахь, о литвинкахь «якь іхь ловлять пороги», а потомъ незамътно поднялся вопросъ о томъ, что находять въ порогахъ посяй полой воды. Туть одинъ изъ дидовъ, Демьянъ Муха, разсказалъ намъ, что онъ лътъ двадцать слишкомъ тому назадъ вмѣстѣ съ семью человѣками, своими односельчанами, вытаскиваль изъ Волниговскаго порога двѣ пушки. «Це було за годъ до воли, у восени. Иншовъ я зъ Михайломъ Вельскимъ рыбальчити у норигъ. А передъ тимъ зробилось такъ тенло, що ажъ крыга провалылась коло Вовниги: прыйшли мы й давай у оддушини ворхоту пускати та кукульванити рыбу. Лазили-лазили тамъ, коли бачимо, ажъ на дип норога шось блещить; придивляемось, дви пушки. Иники у село, прызвалы до себъ ще шисть чоловика та й давай ото мы, восьмеро, тягти ти нушки. Витягли. Такъ одна була, якъ заразъ номню, тринадцять пудивъ и дванадцять хунтивъ, а друга — дванадцять пудивъ и висимнадцять хунтивъ; на ихъ були й митки, — хрестики, понизже затравки, у четверть довжини; обидви пушки трехъ-аршинни. Признали, шо одна изъ броизы, а друга изъ польскаго золота; а жидъ. — тутъ таки изъ нашон Свистунивки, —признавъ, що то нушки якогосъ князя Святославського. Нотимъ объ тихъ нушкахъ доложили нашому губернатору 1), такъ винъ якъ ухонивъ ихъ тай помчавъ кудысь ажъ у Москву:..

Вышедь изъ рыбальни и полюбовавшись величественнымы порогомы, мы направились въ степь, прямо на востокъ отъ Дивира, въ сопровожденіи дида-рыбалки.

<sup>1)</sup> Это быль губернаторъ Сиверсъ

А тшо, диду, есть табака?

Есть: а хиба вы июхаете?

А тожъ!

А якъ нюхаете, то извольте-сь!

Я подставиль щепотку, и дидъ мѣрно отсыпаль миѣ табаку на поготь; постучавъ предварительно рожкомъ о колѣно своей правоп поги.

- Добра табака!
  - Уже жъ шо добра, колы чхаете!

Такъ мы идемъ потихоньку, не сибша, медленно подвигаясь, на налочки опираясь и мирные разговоры ведемъ.

- А що, диду, чи не знаете вы якон-небудь козацькой инсин?
  - Знавъ колисъ, та теперь не зведу.
  - А багато внали?
  - Та до гибели.
    - А яки жъ вы знали?
- Та ось и ту знавъ, що про козака та про долю синвають.
  - Яки жъ у неи слова?
  - Та слова у нен отъ яки:

«Уже лить бильны съ десять, якъ козакъ въ неволи По-падъ Динпромъ ходе, выкликае долю: Гей ты, доле, выйди изъ води, Визволь мене, серденько, зъ тяжкои биди»....

Гарна инсия! Отъ якъ бы заспивати!
 И заспивавъ бы вамъ, паниченьку, такъ зовсимъ гласу нема.

Ну, хай коли-небудь у друге,

Идемъ дальше, все также не сибша, медленно подвигаясь и на налочки опираясь.

А якъ воно, диду, у старовыну тутъ було?

Якъ у старовыну туть було? У старовыну туть таке було, що й сказати трудно. Травы, таки, що якъ иде това-

ряка у степу, такъ и ригъ не видко; рыбы тіен стилько, що якъ уткнешъ було рогелю у Нипро, такъ ажъ ручка трещить, якъ назадъ потягнешь.

Чого-жъ воно теперь того нема?

Чого? Людей богацько наплодилось, отъ чого! Теперь ты выйдешь на Нипро однымъ каюкомъ, а за тобою йдуть десять; тоди на вею слободу двое тилько рыбалокъ и було, а теперь имъ и счоту нема; такъ усяке надъ рыбою и навыса: теперь и воды не знатъ: усе рыбалки. Було!... И травы було, и лиса, и звиру—всего богато було. Оце бувало устанешъ ничью, индешь до Нипра, сядещь у каюкъ та й хода! А интъ така, що, Господи великий, умирати не хочетця!.. Вода не шелесне, а зори такъ и типаютця у неби. Така затишь, така затишь, що наче бъ то, якъ тамъ кажуть у казкахъ, усе заколдоване. Тилько й ночуещь, якъ шубовтне яка рыбына у води, або завые де въ бальци, середь лису, вовкъ.

- Такъ тутъ и лиса були?
- Були! Вони и теперь есть, та вже не ти. Ось туть на Россоховатій бальци, росла така дубына, що теперь и близко такон нема: туть и печери були.
  - II печери, кажете, диду, були? II печери були; та вони десь и теперь зостались. Не вже? А чи не можно яку-инбудь побачити?
- A чомъ-же не можно? Потягнемъ до балки, то, може, и нобачимъ.

И такъ, мы направились къ балкъ Слободской Россохъ. Идемъ да идемъ, медленно подвигаясь, на налочки опираясь в пріятные разговоры ведемъ. Вотъ и балка Россоховатая, но пещеры пока не видимъ. Гдѣ-же она? Да вотъ и пещера. Чтобы точно опредълить мъстонахожденіе пещеры, нужно прежде всего сказать, что балка Слободская Россоха находится версты на двъ ниже села Свистунова, между церковною землей и крестьянскимъ надъломъ и впадаетъ въ Дивиръ съ лъвой стороны, но направленію отъ юга къ съверу. Затъмъ нужно замътить, что съ самой веришны, отъ юга, балка идетъ сперва однимъ жолобомъ, а потомъ, приблизившись къ Дивпру, раздъляется на два рукава, въ видё «россохи». Почти отъ самой вершины и до устья балка покрыта довольно густымъ дубовымъ лѣсомъ. Не далеко отъ устья ея мы и наткиулись на желанную вещеру. Она идетъ по направлению отъ запада къ востоку, т. е. отъ одного рукава балки и до другого. Съ запада въ нещеру, винию, вела дверь, которая прикрывалась большимъ дубомъ, отъ коего остался въ настоящее время лишь одинъ огромный цень. Пзгибаясь, что называется, въ три погибели, мы продъзли сквозь отверстіе, сділанное сверху пещеры, во внутрь ея. Пещера оказалась длины болье, чемъ двадцать аршинъ, высоты болье, чемъ сажень; своды ел закончены дымомъ; въ срединъ нещеры образовался обвать, который не позволять намъ на большое пространство изследовать ее. Видимо, пещера служила для кого-то жильемъ. Самое расположение ся представляется въ такомъ видъ: главный ходъ ея идетъ сперва одиниъ направленіемъ, срединнымь; затёмъ, срединное отдёляетъ отъ себя боковое правое. но направлению къ югу, въ степь, и боковое лъвое, по направленію къ съверу, на Дибиръ. Очевидно, въ стратегическомъ отношении пещера устроена какъ пельзя лучше. Черезъ боковое правое отверстіе пещеры, подъ прикрытіемъ дъса, можно было пропести въ нее все необходимое для пропитанія, а черезъ боковое лѣвое, также подъ прикрытіемъ лѣса, можно было бѣжать изъ нещеры на Дивиръ и дальше винзъ но ръкъ. Само собою разумъется, что при бъгломъ осмотръ нещеры мы не могли найти никакихъ данныхъ для опредбленія того, къ какому вречени она относится и какой народъ въ ней обиталъ; только внимательный осмотръ и систематическая раскопка ел могутъ дать отвътъ на поставленный вопросъ.

Послѣ осмотра иещеры мы возвратились въ село. Здѣсь я рѣшиль отдохнуть два дия, а мой спутникъ нашель нужнымъ возвратиться въ г. Александровскъ. Прошло два дия, и я, совершенно оправившись, двинулся дальше, мимо Времьевки,

Варваровки, Васильевки до д. Вороной, имѣнія номѣщика Андрея Михайловича Миклашевскаго, повомосковскаго уѣзда. Теперь я ѣхалъ на лошади, по это было уже не такъ удобно для научныхъ изысканій, какъ идти иѣшкомъ.

Бойко помчалась моя тройка съ горы на плотину, усаженную по сторонамъ тъпистыми вербами, завидя певдалекъ деревию. Я подъезжаль нь Вороной съ юго-востока и туть близь ръки Вороной, по правому берегу ся, увидълъ рядъ земляныхъ укрънденій, противъ которыхъ и остановидся. Пройдя но всімь укръпленіямъ, я тотъ-же часъ схватиль общую схему ихъ и ноложиль на бумагу. Въ общемъ эти укръпленія состоять изъ двухъ квадратовъ неодинаковой величины, соединенныхъ между собой тремя ломанными линіями, на которыхъ сдёдано двос вороть и за которыми, внутри укрѣпленія, вырыто семь дожементовъ. На вопросъ о томъ, кто сооружаль эти земляныя укръпленія, отвъчаеть авторъ «Исторін о козакахъ запорожскихъ», киязь Мышецкій. «На оной рачка Вороной, — пишеть онъ, — въ томъ-же, 1736 году, былъ отъ Россіянъ построенъ ретраншементъ съ редугами» 1). Въ этотъ именно 1736 годъ. во время войны съ турками, при ими. Ани Иванови В. знамеинтый русскій полководецъ Минихъ понастроиль очень много земляныхъ украиленій по обонмъ берегамъ Дивира. Къ такимъто укръпленіямъ, надо думать, принадлежить и видънное мной на р. Вороной.

Осмотрѣвъ укрѣпленіе, я направился уже къ самому дому владѣльца Андрея Михайловича Миклашевскаго; здѣсь я встрѣтилъ самый радушный пріемъ. Въ д. Вороной я рѣинлъ остаться возможно продолжительно, имѣя цѣлью раскопать иѣсколько кургаповъ; тѣмъ болѣе, что здѣсь я нашелъ себѣ помощницу въ лицѣ дочери Андрея Михайловича Миклашевскаго, Анастасіи Андреевны Карцовой, страстной любительницы археологіи.

Въ имънін А. М. Миклашевскаго всёхъ кургановъ больше

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Исторія о козак. запор. Одесса, 1852 г., стр. 60.

местидесяти, изъ нихъ самые большіе: Рясная могила, въ окружности 72 саж., черезъ вершину 10 саж., съ двадцатьюиятью малыми курганами вокругъ нея, и Яцева могила, въ окружности 70 саж., черезъ вершину 9 саж., съ иятнадцатью 
уалыми вокругъ нея. Объ расположены на востокъ отъ Диъпра, 
на разстояніи двухъ верстъ. Есть еще иъсколько могилъ ниже 
Рясной и Яцевой; здъсь изъ большихъ одна называется Москалевой, а другая—Довгой. Изъ всъхъ этихъ могилъ разрыто 
двадцать, причемъ однъ вскрыты А. А. Карцовой, другія Д. Я. 
Самоквасовымъ, а третьи—лично мной. Но такъ какъ ни одна 
изъ этихъ могилъ не оказаласъ запорожскою могилою, то мы 
не считаемъ умъстнымъ сообщать здъсь о результатахъ пашихъ 
раскопокъ и отсылаемъ интересующихся этимъ двломъ къ статьяуъ. спеціально посвященнымъ археологическимъ раскопкамъ 1).

¹) См. газету «Новости», 1887 г., № 36, 94 и др.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Ой, Диппре мій, Диппре.
Прыхильный та щирый!
Богато ты, друже, у душу мою
Перелывь своен теплон, налкон.
Бравон души!
Росполахавь мрін.
Зогривь мон думы.
Н въ серцеви хворимъ розбудивь надін.

Изъ деревии Вороной я поднялся къ г. Екатеринославу, откуда имъть проплыть по берегамъ Диъпра до самаго г. Алскеандровска, съ спеціальною цълью изучить острова, заборы, камии и балки, находящіеся въ немъ и впадающія въ него. Меня особенно это занимало въ виду той занутанности, которая существуетъ на этотъ счетъ въ разныхъ атласахъ Диъпра. Теперь уже нечего было переправляться черезъ самые пороги: нужно было избрать путь по-надъ правымъ берегомъ ръки, перебираясь, въ случат надобности, съ праваго на лъвый и по временамъ останавливаясь въ прибрежныхъ селахъ или ръчныхъ островахъ. Я шелъ на небольшой лодкъ съ опытнымъ и знающимъ лоцманомъ, Иваномъ Костырею.

Первый островъ, который мы увидѣли въ Диѣпрѣ противъ г. Екатеринослава, былъ Монастырскій, иначе Потемкинъ. Бураковскій или Рябинниъ, покрытый дубовымъ лѣсомъ и расположенный какъ разъ противъ Потемкина сада. Этотъ островъ замъчателенъ тѣмъ, что уже въ IX в. но Р. Х. служилъ мѣстомъ

жительства греческихъ монаховъ - аскетовъ, выходневъ изъ Константиноноля; красивое мкстоположение и богатая природа острова поправились монахамъ, и они изорали его м'єстомъ своихъ модитвенныхъ нодвиговъ. Кромф того, этотъ островъ интересенъ еще и тъмъ, что его посътила, въ 957 году, великая княгиня кіевская Ольга; илывя въ Царьградъ, она долго проживала на немъ, ожидая здъсь прекращенія поднявшейся бури на Дивирв и устранвая свою дружину для предотвращенія пападенія со стороны хищныхъ неченѣговъ. Въ 988 году на островъ Монастырскомъ останавливался и великій киязь Влашміръ, когда плыль со своєю многочисленною дружиной по Ливиру въ Корсунь, объявивъ войну грекамъ. Въ 1152 году великій князь Метиславъ Пзяславичь, предпринявшій походъ противъ половцевъ и разбившій ихъ въ союзѣ съ Черными клобуками на ръкъ Углъ (Орели) и при ръкъ Самаръ, посътиль Монастырскій островь и старался поддержать его отъ панаденій иноплеменниковъ. Въ 1240 году, при нашествін на южную Русь татаръ, Монастырскій островъ быль разграбленъ и испепеленъ монгольской ордой. Около 1400 года христіане пытались вновь возобновить на Монастырскомъ острова разрушенную святыню, но видимо неудачно, потому что Бопланъ, бывшій на этомъ острову въ началь XVII ст., еще не видьль здась монастыря. «Ниже лежить Монастырскій островь, крутой, высокій, окруженный скалами, возвышающимися на 25 или на 30 футовъ; одна только северная сторона его отложе. Поэтому островь сей не потопляется полноводіемь; названіе свое онъ получиль отъ существовавшаго ибкогда на немъ монастыря. коего и следовъ не осталось. Если-бъ берега Дивира и новелъвали имъ, то онъ былъ-бы весьма удобенъ для житья; въ длину имбеть около тысячи, а въ ширину отъ восьмидесяти до ста шаговъ, и наполненъ ужами и другими зм'вями» 1). Однако около 1655 года, при гетманъ Богданъ Михайловичъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Бонланъ. Описаніе Україны. Спб., 1832 г., етр. 18.

Хмельницкомъ, на Монастырскомъ островъ уже вновь посели-.неь монахи, а сичетя иять лътъ ниже острова Монастырскаго. противъ устья р. Самары, произойна битва между татарами и знаменитымъ въ свое время кошевымъ атаманомъ запорожскаго войска, Иваномъ Дмитріевичемъ Сиркомъ. Татары едвлали набыть на Украйну, захватили множество плынныхъ христіанъ. въ томъ числъ даже боярина Шереметева, и, возвращаясь назадъ, стали переправляться черезъ Дибпръ въ виду Монастырскаго острова. Кошевой настигь здёсь хищинковъ, разбиль ихъ. нявиныхъ освободилъ, а ихъ добычу забралъ себв. Съ того времени Монастырскій островъ сталъ собственностью запорожцевъ, и съ 1700 года ему принадлежала вся та мъстность, гдъ теперь стоить соборь, потемкинскій дворець, архіерейскій домь и богоугодное заведение въ г. Екатеринославъ. По спустя 47 лътъ, Монастырскій островъ вмъсть съ означенною мъстпостью отданъ былъ полковникомъ самарской паланки Кирилломъ Красовскимъ въ собственность Самарскому пустынно-николаевскому монастырю. Однако долго и послѣ этого Монастырскій островъ привлекаль къ себъ винманіе людей благочестивыхъ. Въ 1750 и 1760 годахъ Монастырскій островъ посѣтиль извъстный въ свое время полтавскій протонопъ. Евставій Могидинскій; противъ него, на возвышенной мѣстности, въ монастырскомъ нодворьф, жилъ въ это время благочестивый јеромонахъ Самарскаго монастыря, Намва Гамалій, со своимъ келейникомъ. козакомъ Петромъ Чередниченкомъ; сюда къ знаменитому сподвижнику неръдко прітажаль графъ Пванъ Симоновичь Гендриковъ, жившій въ то время въ собственномъ имѣніи, Гендриковкъ, бахмутскаго увада, екатеринославской губернін <sup>1</sup>). Послв паденія Сичи, въ 1775 году. Монастырскій островь достался князю А. А. Прозоровскому, а во время основанія г. Екатеринослава князь Г. А. Потемкинъ предназначилъ его «для увеселенія

<sup>1)</sup> Вся исторія Монастырскаго острова представлена у Осодосія. Матеріалы для историко-статист, описанія Екатериносл, епархів.. Екатеринославъ, 1880 г., ч. І. и П.

жителей и для городских доходовь отъ рыбной ловли» и предпомагаль устроить на немъ ботаническій садъ для университета; но такъ какъ этому не суждено было исполниться, то Монастырскій островъ, въ 1797 году, поступиль сперва въ управленіе лѣсного вѣдомства, а потомъ съ 1815 года перешелъ въ частныя руки. Отъ праваго берега Диѣпра островъ этотъ отдѣленъ такъ-называемой Архіерейской канавой, загроможденной въ началѣ Архіерейскою заборой.

Противъ южнаго конца Монастырскаго острова начинается вершина Шевскаго острова, имбющаго длины три четверти, ширины одну четверть версты и принадлежащаго владъльцу Курилину. Ниже Монастырскаго и Шевскаго острововъ стояль островъ Чортовъ 1), у праваго берега Дивпра, длины полторы версты, ширины одна осьмая ворсты, теперь совершенно смытый водой. Ниже того мёста, гдё быль Чортовъ островъ, следуетъ Становой, Прозоровскій или Воронцовскій островъ, противъ балки Широкой, предмъстья Екатеринослава, Мандрыковки 2), съ правой стороны, и села Огреня—съ дъвой стороны; онъ имъетъ въ ілину три съ половиной, въ ширину одну съ осьмой версты. Посят наденія Сичи этоть островъ достался во владініе князю A: А. Прозоровскому; теперь онъ принадлежитъ князю II. II. Воронцову-Дашкову. Становой островъ несравненно ниже Монастырскаго, онъ состоить изъ рачного неску и покрыть ласомъ мягкой породы. За Становымъ островомъ следуеть забора Пундыкова, а за Пундыковой заборой Серебряная коса, къ лъвому берегу Дивира, противъ церкви с. Огреня. Свое название она получила отъ множества рыбы, которая ловится близь нем: рыба добре ловилась». За Серебряной косой савдуеть островъ Самарекій, противъ устья р. Самары, у Бондана Конскій островъ,

<sup>4)</sup> Второй съэтимъже названіемъ: первый быль выше Монастырскаго.

<sup>2)</sup> Мандрыковка получила свое названіе отъ запорожца Андрея Манцрыки, который послъ объявленія с. Половицы Екатеринославомъ, въ 1783 г., 30 марта, не захотъть оставаться въ городь и перешель на южный склонъ его. глъ основаль селище Мандрыковку.

отделенный съ левой стороны отъ материка притокомъ Старухой. «Онъ имъетъ въ длину <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, а въ ширину при вершинъ 1/4 мили; покрыть л'есомъ, болотами и потопляется весениямъ полноводіємь. На немь живуть многіє рыбаки, которые ловять рыбу въ Самаръ и по недостатку соли пересынаютъ ее золою или сущать для сбереженія. Самара впадаеть прямо противъ вершины Конскаго острова» 1) или, по-теперешнему, между Серебряной косой и Самарскимъ островомъ. Преданіе говоритъ. что противъ Самарскаго острова, на несчаномъ дъвомъ берегу Дивира, происходило побоище кошевого И. Д. Спрка съ татарами. Тутъ труповъ, череповъ видимо-невидимо валялось, а кровь запеклась на четверть вершка». Инже Конскаго острова, къ правому берегу, идетъ балка Инхотинка, а среди Дивира, какъ разъ противъ села Лонманской-Каменки, стоитъ Московскій островъ. Ниже Московскаго острова впадаеть въ Дивпръ съ правой стороны балка Переваль, за которой следуеть островь Каменоватый, иначе Скалистый или Князевъ, «который есть не что иное, какъ скала длиною отъ 500 до 600, а инфиною до 100 шаговъ, безопасная отъ полноводья» 2); на немъ въ 1737 году русскіе построили ретраншементы и редуты. Островъ Каменоватый стоить противъ конца села Лоцманской-Каменки и балки Сажавки, съ правой стороны. За Каменоватымъ островомъ сабдуютъ камии Мокрые Трояны, Близнючки (первые). противъ балки Середней или Череповатой, съ правой стороны. и ниже камией Близиючковъ островъ Кодачекъ, извъстный у Боплана подъ именемъ Козацкаго острова, безлѣсный, покрытый скалами, неподверженный наводненіямъ, наполненный змѣями 3) и расположенный какъ разъ противъ балки Середней. Между островомъ Кодачкомъ и правымъ берегомъ Дивира стоить порогъ Кодачекъ, -- это какъ бы сынъ настоящаго порога Кодака. находящагося ибсколько инже. По другую сторону острова Ко-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Бопланъ. Описаніе Україны. Спб., 1832, стр. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 19.

дачка, противъ съверо-западнаго угла его, торчитъ камень Серединкъ, а ниже его раскинулась забора Бажанова.

Ниже острова Кодачка слъдуетъ балка Домашияя, съ правой стороны, забора Шерестюкова, камень Байдуживъ, у лъвато берега ръки, забора Пундыкова, у самаго берега Диъпра, съ лъвой стороны, камин Близнючкѝ (вторые), Сухіе Трояны, Горбатый противъ Байдужева, Верхиій или Большой Плоскій, Сидлачъ, Близнючки (третьи), Нижній или Малый Плоскій. Здъсь уже начинается первый Кодацкій порогъ, надающій четырьмя лавами: Плоской, Остренькой, Вишняковой и Мышиной. Лодка идеть, при большой водъ, прямо черезъ камин, при малон—черезъ камаль порога.

 А сколько лѣть строились каналы въ порогахъ? спросилъ и у своего лоцмана Ивана Костыри.

Пятьдесятъ-шесть, - послъдоваль отвътъ.

- А сколько они стоили?
  - Двадцать милліоновъ.
- А сколько теперь стоять?
   Двадцать копфекъ.

Я быль поражень такимь отвътомь, по потомь, подумавь пемного, согласился, что Костыря быль правъ. Дъло въ томь, что сооружение каналовь, стопвшее казив громадныхъ денегъ, въ сущности оказалось безполезнымь: суда по нимъ совсъмъ пе ходять, а плоты—только въ малую воду, да и то на короткій срокъ. Но почему же такъ? «Для силавнаго судоходства во всъхъ порогахъ Дивира, въ самомъ руслъ ръки, устроены девять открытыхъ каналовъ со стънками изъ пакидного камия, шириною въ изтиадцать саженъ, глубиною въ четыре фута. По для судовъ эти каналы оказались негодивии по тремъ причинамъ: во-первыхъ, по незначительности глубины: для судоходства пужно имъть по крайней мъръ шесть футовъ, по для этого пужно было мъстами углублять сплошной гранитъ, лежащій на диъ ръки; во-вторыхъ, вслъдствіе того, что самое пространство чежду порогами загромождено множествомъ камией, которые

поднимаются далеко выше и ниже каналовъ и не позволяють, при малой водъ въ Днъпръ, идти судамъ по ръкъ; въ-третьихъ, по причинъ пеобыкновенной силы воды въ весеннее время, которая не даетъ возможности направлять суда въ каналы устроенные сбоку, а не по самой срединъ ръки. По Старо-Ко дацкому каналу еще въ 1843 году произведенъ быль опытъ надъ взводкою небольшихъ размъровъ судна по каналу, прикръпленному къ якорю посредствомъ придъланнаго къ судну ворота, и привелъ къ довольно удовлетворительному результату. Но въ настоящее время суда идутъ черезъ Кодакъ только сверху внизъ и тъмъ же первобытнымъ способомъ, какъ то было во времена древнихъ руссовъ, а потомъ нозже во времена удалыхъ занорожиевъ 1).

За Кодацкимъ порогомъ следуютъ забора Мудрина, камень Буцъ, заборы Пурысова, Любимовская, иначе Синельникова, находящаяся въ Дибирб противъ дома владблицы Ю. М. Синельниковой. на лъвомъ берегу ръки (см. табл. XI), Волошинова и Носулина. одна ниже другой, и по объимъ сторонамъ заборъ два острова: Малый-Татарчукъ, къ правому берегу, длины сто, ширины двадцать-нять сажень, и Большой-Татарчукъ, къ лъвому берегу. длины двъсти-иятьдесять, ширины двъсти саж., противъ балки Татарки, съ лъвой стороны. Ниже острововъ Малаго-Татарчука и Большого-Татарчука идутъ острова Посули, числомъ два, посреди Дибира, Демека, иначе Домайскій, Доханскій или Ибмецкій островъ, длины полторы версты, ширины одна пятая версты. Объ этомъ островъ въ 1772 году, 6 декабря, писано следующее: «Старокодацкій житель Федоръ Шаповаль намъ допесъ. что ниже Стараго Кодаку на Дивиръ есть островець, зовущийся Демека. Въ немъ имъющееся черное (т. е. лъсное) дерево и родючее (т. е. плодовое, порубляясь на дрова, такъ опустошается сильно, что когда отъ того не предохранить, то во всеконечное испустошение прийдить можетъ. И какъ противъ сего

<sup>1)</sup> Кронштадтекій Въстникъ. 1853 г.



Забора Волошинова.



острова жительствуеть онь, Шановаль; то ему способно сего острова смотръть, дабы мимо въдома его никто не дерзаль пустонить разнаго дерева чернаго и родючаго, потому оный островъ ему, Шаповалу, на содержание опредъленъ впредь до нашего разсмотрвнія, съ тамъ, чтобы въ немъ ни самъ онъ не рубилъ и ни другаго кого-либо опустошать какимъ то ни есть образомъ не допускаль, дабы симъ способомъ въ прежнее состояніе привесть на общую пользу» 1). Ниже острова Демеки, у діваго берега Дийпра, стоить островь Яцевь или Ярцевь, длины полторы версты, ширины одна четверть версты, противъ балки Демской, съ правой стороны, за нимъ следуютъ заборы Япева и Пурысова, а за балками острова Песковатый, Сурской и Муравный. Островъ Песковатый имъетъ въ длину полверсты, въ ширину около десятой версты, находится противъ колоніи Ямбурга, съ правой стороны. Островъ Сурской имбетъ въ длину двь съ половиной версты, ширины полверсты, находится противъ балки Яцевой, съ лѣвой стороны, и рѣчки Мокрой-Суры, съ правой, отдёляющей колонію Ямбургъ отъ села Волошскаго; онъ покрыть дубомъ, берестомъ и осокоремъ и принадлежитъ частью нёмцамъ, частью волохамъ. Между северной головой острова Сурскаго и лёвымъ берегомъ Днепра торчить большой вамень Вырь, весьма опасный для плавателей. Муравный островъ имъетъ длины полверсты, ширины одну десятую, покрытъ небольшимъ лѣсомъ и расположенъ у лѣваго берега Днѣпра. Противъ южнаго конца Сурскаго острова начинается Сурской порогъ, падающій двумя лавами, Чугунной и Бондаревой.

Ниже Сурскаго порога идутъ камни Селезень, къ правому берегу, и противъ него Чаунъ, къ лъвому, затъмъ Гернець, Куликъ, два островка Кулики, въ рядъ съ каналомъ Лоханскаго порога, забора Кривая, островъ Лоханскій, раздъленный на четыре мелкихъ островка, балка Должикъ, съ правой стороны, около которой раскинулось с. Волошское, близь самой

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Екатеринославскій юбилейный листокъ. 1887 г., 17 мая, стр. 170.

ръки. Въ с. Волошскомъ въ гранитной скалъ у ливады крестъяинна Якима Алексъевича Заскоки, есть нещера, носящая назвапіе Зміеной и имъющая въ длину больше двадцати-пяти аршинъ. Чтобы пробраться въ эту пещеру, нужно сперва прополяти сажени двъ животомъ по сырой землъ, вытянувъ впередъ руки, а потомъ уже подпяться на поги и идти ногами. Что было въ той пещеръ, неизвъстно. Самъ Заскока разсуждаетъ, «що мабуть у неи жывъ якій-небудь скительныкъ».

За Куликовыми островками начинается Лоханскій порогъ, падающій тремя давами: Куликовскою, Илоскою и Черепашиною; затімь слідують: балка Лоханская, съ лівой стороны, покрытая прекраснымъ дубовымъ лісомъ, острова Скалистый, сто саженъ длины, шестьдесять три-ширины, Стрільчатый пли Лоханская Стрілица, громадной высоты, у самаго берега Дибира, съ правой стороны, тотчасъ ниже послідней хаты с. Волошскаго. За Стрільчатымъ островомъ плуть: камень Черепаха, заборы Стрільчаты и Богатырская и два камня Богатыря, одинъ въ самомъ Днівирів, у праваго берега его, а другой на сушів, у лібваго берега ріжи, на землів владільца А. М. Микліашевскаго. (См. табл. XII). Нзъ двухъ камней Богатырей—большій тоть, который стоить на лівомъ берегу; издали онъ похожь на огромную конну стана.

- Отчего эти камии называются Богатырями?
- Старые люди разсказывають, что это произошло воть отчего. Когда-то, въ очень давнюю старину, сошлись здъсь два богатыря, русскій и турецкій; турецкій сталь на лъвомь берегу Дивира, а русскій—на правомъ. Сошлись они да и кричать одинь другому черезъ Дивиръ. Нервый говоритъ: «уступи мив эти мъста, я поселюсь здъсь со своимъ народомъ», а второй говоритъ: «уступи мив это мъсто, я заселю этотъ край, а ты прочь отсюда». Тогда русскій богатырь и говоритъ: «коли такъ, то давай лучше помъряемся силами; кто кого пересилитъ, тому и земля отойдетъ». «Давай», говоритъ турецкій богатырь. Вотъ взяли они поотколуповали изъ скаль камни одинаковой



Камень Богатырь.



тяжести, постановились на горѣ, по-надъ Диѣпромъ, одинъ съ одного бока, а другой съ другого, и давай или урлять эти камим Какъ бросилъ камень турецкій богатырь, а онъ и уналъ тутъ же, около ираваго берега, въ водѣ, недалеко отъ Стрѣльчьей заборы; тогда съ праваго берега русскій богатырь какъ шнурнуль свой камень, такъ онъ очутился на лѣвомъ боку, на сухомъ берегу. Тогда богатырь турецкій и кричитъ: «ну. коли такъ, то я пойду дальше, а ты заселий землю». И ношелъ чужой богатырь дальше, а нашъ поселилъ свой народъ и на томъ и на этомъ берегу. На томъ камиѣ, который на лѣвомъ берегу, и до сихъ поръ остался слѣдъ, какъ разъ въ томъ мѣстъ, гдѣ богатырь брался руками: такъ и видны и руки, и нальцы, и ладони» 1).

Тотчасъ ниже камией Богатырей, съ лъвой стороны, виадають въ Дибиръ балка Стрфльчья, съ правой — балки Майрова и Звонецкая, по срединъ Диъпра идутъ кампи Буцъ, Черные, Плоскій, а ниже камней начинается порогъ Звонецкій съ лавами: Плоской, Черной, Глухой и Кобылячьей: инже порога снова впадають въ Дивиръ балки Тягинская и Должикъ, съ правой стороны, и за ними рѣчка Вороная, у лѣваго берега, отдъдяющая собой убздъ новомосковскій отъ убзда навлоградскаго, послѣ чего тянутся острова Шулаевъ, длины полверсты, ширины одна седьмая версты; Песковатый, длины полверсты, ширины одна шестая версты; Козловъ, длины полторы версты, ширины около полуверсты; Ткачевъ, длины три четверти версты, ширины одна шестая версты, противъ балки Царевой, или Тягинской, съ левой стороны, за которой выдвигается забора Тягинская, или по древнему порогъ Технинскій, находящійся на пять версть ниже Звонецкаго порога, между островами Песковатымъ и Козловымъ. Тутъ-же, у праваго берега Дивпра, бурлитъ страшный водоворотъ Смодяръ, а ниже его идутъ камень Раковецъ,

<sup>1)</sup> Это преданіе записано Я. П. Новицкимъ. См. малорусск, преданія Драгоманова, Кієвъ, 1876 г., стр. 230; по слышано и мной отъ лоцмана Нвана Костыри, съ небольшой варіаціей.

Запорожье.

острова Дмитровъ или Библовъ, длины полверсты, ширины одна седьмая версты; Солонча, Раковы, Витки или Жидивскіе; балка Жучина, съ правой стороны, камин Рваный, Зеленый, Служба 1). Остренькій-Верхиій, Остренькій-Нижиій, наконецъ норогъ Ненасытецкій съ его двънадцатью лавами: Рваною, Службою, Остренькой, Одинцовой, Рогожной, Буравленной, Булгарской или Богатырской, Долгонолой, Казенцовой, Мокрыми-Кладями, Рогатой, и близь Ненасытеца, у лъваго берега Диъпра, островъ Майстровъ, иначе жмура, а у праваго берега камень Булгаръ и скеля Монастырько со страшнымъ мъстомъ около нея Иекломъ.

Отчего эта скада называется Монастырькомъ?

— Этого уже вамъ не докажемъ; отчего она называется Монастырькомъ, Богъ ее святой знаетъ. Мы и родились, а она Монастырько; мы и новыростали, а она Монастырько; мы и новыростали, а она Монастырько; мы и новыры и дибиру, а она все Монастырько дай Монастырько. Онъ у насъ по камию, что лежитъ поверхъ его, называется Царицыной скелей. Разсказываютъ старые люди, что на томъ камиб когда-то была царица Екатерина. Какъ взошла на нее. такъ и ахнула отъ удивленія: такъ-то тамъ хорошо. Тамъ, гдъ стояла царица, и тенерь есть ступии. Тогда, видите-ли, люди были «твердй, а скели миятки»; оттого какъ стала царица на скелъ, такъ и вошла въ нее. Не тотъ народъ былъ въ старину, да и не тъ цари!.. Тамъ теперь пять ямокъ, гдъ стояла царица. Говорятъ, что на этой скелъ царица и отдыхала и что для неи на скелъ выдолбили столъ, скамью и тарелки.

— Такъ вотъ какой этотъ Монастырько! Вемотритесь въ него! Господи, какое чудовище! Природа словно нарочно придвинула его сюда, къ самому страшному порогу, чтобы тъмъ еще больше устрашить человъка! (См. табл. XII). Неудивительно. что онъ привлекъ внимание и императрицы Екатерины II...

Это было послъ отъвзда Екатерины II изъ Екатеринослава.

Камни Зеленый и Служба : расположены одинъ противъ другого; первый справа, второй слъва.



Камень Монастырько.



во время извъстнаго путешествія ся по Новороссіи. Въ это путешествіе императрицѣ угодно было взглянуть и на главный порогъ Днѣпра, Ненасытецкій, что пониже Екатеринослава на тридцать верстъ, и на переходъ черезъ него своихъ галеръ, которыя она вручила искуснымъ кодацкимъ и каменскимъ лоцианамъ, взявшимъ на себя смѣлость провести въ цѣлости царскія суда чрезъ всѣ страшные пороги. Галеры эти илыли отъ Новаго Кодака внизъ по теченію Днѣпра и передъ Ненасытецомъ, у острова Козлова, должны были ожидать высочайшаго пріѣзда.

Еще въ 1780 году Ненасытецкій порогь съ прилегающими къ нему съ объихъ сторонъ Дибпра землями, на довольно значительномъ пространствъ, отданъ былъ императрицею въ собственность генералъ-мајору П. М. Синельникову, гдъ онъ основалъ села: Васильевку, съ лъвой стороны Дибпра, Николаевку и Войсковое—съ правой стороны 1).

Чтобы достойно встратить высокую путешественницу, И. М. Спислышковъ на всемъ пространства своего иманія, по оба стороны пролегавшей черезъ него дороги, насадиль цватущія розы въ оконанныхъ треугольникахъ, которые долго потомъ оставались въ цалости и только латъ двадцать тому назадъ безсладно перенаханы. Крома того, у Дибира, противъ Ненасытецкаго порога, на возвышенныхъ вершинахъ гранитныхъ ваковыхъ скалъ, ибсколько сглаженныхъ землей и покато пеправильными уступами вдавшихся въ порогъ, Синельниковъ соорудилъ временный деревянный дворецъ съ балкономъ 2), съ ко-

<sup>1)</sup> Въ сочинский г. Скальковскаго «Хронологическое обозрѣніе новоросс, края», во ІІ томѣ, на стр. 119, въ прикъчаніи, ІІ. М. Синельниковъ названъ почему-то «бывшимъ старшиной запорожскихъ козаковъ». Это невѣрно. Изъ фамильныхъ бумагъ ІІ-а М-а видио, что онъ былъ родомъ изъ воронежской губерніи, откуда пришелъ на службу въ Новороссію. Объ этомъ см. нашу статью «Пванъ Максимовичъ Синельниковъ», «Историческій Вѣстникъ», 1887 г., май.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Въ томъ мъстъ, гдъ у настоящей владълицы калитка и выходъ изъ сада на порогъ.

тораго открывался чарующій видь на «Старый дидь», дивій, грозный, могучій, величественный и бурный порогъ Непасытецъ... Въ этомъ мъстъ, полномъ завътныхъ историческихъ думъ, въ этомъ дворцъ, полномъ роскоши золотого екатерицискаго въка, императрица ръшила отдохнуть во время своего продолжительнаго путешествія и оказать честь хаббу-соди хозянна. Объдъ происходиль въ самомъ дворцъ, а не на камит. скалы Монастырька, какъ говорить объ этомъ преданіе, а вследь за нимъ повторяетъ и г. Скальковскій въ своемъ сочиненін «Хронологическое обозрѣніе новороссійскаго края» 1), н предложенъ былъ губернаторомъ Синельниковымъ, а не запорожскими козаками, какъ утверждаетъ тотъ-же г. Скальковскій, Воть тому доказательства. Во-первыхъ, самое положение камия. находящагося у берега рѣки, внизу подъ отвѣсной громадной скалой, которая еще во время запорожцевъ называлась. да п теперь называется Монастырькомъ и возлѣ которой кипитъ страшная пучина волнъ, извъстная подъ именемъ Пекла, не позволяеть думать, чтобы на него спускалась императрица Екатерина П. Камень этотъ, получившій потомъ громкое названіе Царицыной или Екатерининской скалы, лежить въ такомъ мѣстѣ. куда и въ теперешнее время съ трудомъ можно пройти; темъ меньшая была возможность пройти къ нему въ то время, до постройки Фалъевскаго канала въ Ненасытецъ, когда и самую скалу Монастырько отдёляль отъ берега непроходимый пустырь. Во-вторыхъ, надо принять во внимание и то обстоятельство. что императрица Екатерина II въ то время страдала отекомъ ногъ и на чулочной фабрикѣ въ Екатеринославѣ изготовлялись для нея шелковые чулки вдвое шире обыкновенныхъ. Послъ этого могла-ян она больными ногами спускаться на такую скалу. какъ Монастырько? Наконецъ, въ-третыхъ, запорожская Сича была уничтожена уже въ 1775 году, за 11 лътъ до носъщенія пороговъ императрицею; недовольные козаки скоро нослѣ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Одесса. 1836 г., ч. П, стр. 119, примъчаніе

этого покинули Дивиръ и разбрелись не только по окраниамъ Россіи, но и далеко за предвлы ихъ. Какіе-же запорожцы чогли угощать . Екатерину И-ю па Царицыной скалв мыса Монастырька?

Предварительно передъ проходомъ царскихъ галеръ черезъ Ненасытецкій порогъ, для пробы, велкно было пустить дубъ. т. е. большую лодку съ пятью человѣками рыбалокъ изъ иѣстныхъ крестьянъ имѣнія Синельникова, во главѣ съ кормчимъ Бѣляемъ. Виѣстѣ съ рыбалками пожелали отправиться князь Потемкинъ и французскій посланникъ графъ Сегюръ. Но императрица рѣшительно воспретила имъ подвергать себя такой опасности.

Тогда рыбалки пустились черезъ порогъ один. Они съли на дубъ н смёло рипулись въ самый каскадъ страшныхъ волнъ... Уже прошли они одиннадцать лавъ (уступовъ) порога, уже вступили въ последнюю, двенадцатую, но тутъ лодка ихъ быстро нырнула въ воду, и они мгновенно исчезли въ кинучихъ волнахъ. Императрина, сидъвшая въ это время на балконъ дворца и слъдившая за наывшимъ по Дивпру дубомъ, съ испугомъ отворотилась отъ порога и, взглянувъ на Потемкина, съ жалостью и укоризной зам'ятила: «они погибли!».. Князь быль самъ встревоженъ этимъ, но И. М. Синельниковъ, зная своихъ молодцовъ. приблизился къ государынъ и спокойно указалъ ей на илывшихъ ниже порога отважныхъ рыбалокъ. Императрица дивилась нуь смёлости и приказала привести ихъ къ себё. Иловцы явились, удостопансь выслушать похвалу изъ усть государыни, получили денежную награду, изъ коей на долю кормчаго Бъляя досталось 50 р. Посяв этого опыта пошло судно Фальева, а потожь уже двинулась черезъ пороги и самая флотилія, которою управляли новокодацкіе и каменскіе лоцманы. Стерномъ царской галеры управляль лоцмань Монсей Ивановичь Полторацкій. Суда прошли сперва черезъ четыре верхнихъ порога и потомъ вступили въ патый, Ненасытецкій. Императрица

смотръла на ихъ спускъ съ высокаго балкона дворца, устроеннаго И. М. Сипельниковымъ. Можно себъ вообразить, что за зрълише представляли изъ себя плывиня черезъ порогь. одна за другой, восемьдесять царскихъ галеръ! Императрина не безъ основанія опасалась за ихъ цілость и все время. когда онъ двигались по Дивиру, не сводила съ нихъ глазъ. Но прошель одинъ мигъ, и суда уже были въ совершенной безопасности... Безстрашные и довкіе доцманы въ совершенствъ выполнили свое дъло. Тогда императрина призвала ихъ къ себъ и однихъ наградила деньгами, другихъ произвела въ дворяне и пожаловала землю: Дворянское достониство и землю получиль лоцианъ Полторацкій 1), произведенный въ чинъ поручика вибсть съ тринаднатильтнимъ сыномъ своимъ, помогавшимъ отцу; и за это произведеннымъ въ чинъ прапорщика. Остальные лоцманы получили денежныя награды.

Слъдующимъ днемъ, 10 мая, императрица оставила кровъ гостепріимнаго хозянна и направилась сухимъ путемъ къ г. Херсону. Любонытно въ данномъ случав именно то, что преданіс связываетъ пребываніе императрицы Екатерины II у Ненасытецкаго порога не съ дворцомъ и не съ балкономъ дворца Синельникова, а со скалой Монастырькомъ, стоящей противъ страшнаго порога и открывающей съ себя. точно съ высоты птичьяго полета; поразительнъйній видъ на дикій, но по истинъ полный илівнительной прелести, Ненасытецъ, который и реветъ и стонетъ, и шумитъ и воетъ, и высоко вздымается надъ своими въковъчными скалами, разбиваясь милліонами брызгъ облой жемчужной пъны, называемой здъсь ръчнымъ букомъ... Но своему положенію Монастырько есть мысъ, отдъляющійся отъ праваго берега Дивира, вдающійся въ нижній конецъ Не-

Хуторъ Полторацкаго уцътътъ и до сихъ поръ, выше села Лодманской-Каменки, въ балкъ Сажавкъ.



Каналъ Ненасытецкаго порога.



насытеца и вънчающійся на южной окранив своей высокой и совершенно отвъсной скалой. Отдъляясь отъ праваго берега Ливира, онъ служить какъ бы частью илотины, которая сдервиваеть движение воды, стремящейся черезъ порогъ. Уже выше вода, понавшая между лавъ порога и встратившая на своемъ пути несокрушимыя препятствія отъ громадныхъ, но пологихъ скаль, вдругь какъ бы неожиданно патыкается на громадную и непомърно высокую скалу Монастырько и, ударившись съ страшной силой объ ея гранитную ствиу, бросается къ яввому берегу ръки, а нотомъ, встрътивъ массу другихъ скалъ, бъщено вздымается вверхъ и затъмъ разливается бурными валами по инжнимъ давамъ порога... Отъ этого-то у самаго Монастырька образуется страшный водовороть, извъстный у лоциановъ подъ названіемъ Пекла, т. е. ада. «Отъ де, братци, пекло! туть и самому чорту, на шо вже винъ прывыкъ къ вогню, буде и жарко и тепло»!...

Но если для Ненасытеца Монастырько остается въковъчной и несокрушимой преградой, за то для человъка онъ болъе податливъ: прпрода едълала Монастырько мысомъ, а человъкъ обратилъ его въ островъ. Еще при Екатеринъ II Монастырько отдъленъ отъ берега Днъпра такъ-называемымъ Фалъевскимъ шлюзнымъ каналомъ (см. табл. ХНІ), тенерь, правда, уже совершенно высохшимъ, вслъдствіе каменной перемычки, сдъланной при входъ въ него, по тъмъ не менъе въ весениее время наполняющимся водой и обращающимъ мысъ въ островъ 1). Впрочемъ, неръдко люди обращали свое вниманіе на Монастырько совсъмъ съ другою цълью: на немъ, года три тому назадъ, застрълился директоръ херсонской гимназіи З. П. Марковъ. Почти за годъ до смерти передъ тъмъ, какъ покончить съ собой, З. Н. Марковъ. будучи еще инспекторомъ екатеринославской гимназіи, отправился въ компаніи посмотръть на Ненасытецъ. Взобравшись на

<sup>1)</sup> О каналахъ на Дивиръ см. нашу статью: «Тонографич. очеркъ Запорожья». Кіевъ, 1884 г., стр. 26 п 27.

Монастырько и стоя на самомы возвышенномы мысть его, Марковы, восхищенный великольннымы видомы, открывающимся со скалы на порогы, какы бы вы шутку замытилы: «Если мик случится умереть, то я умру именно здысь». Вы то время шикто, конечно, не придалы словамы Маркова особеннаго значения. Но прошло около года и слова, сказанныя, можеты быты, со значениемы, а можеты быты, и безы всякаго значения, сбышкы. З. И. Марковы прибхалы изы Херсона кы порогамы, взошель на Монастырыко и, ставнии на сыверной окранить его, выстрыломы изы револьвера покончилы сы собой, какимы-то чудомы однако удержавшись на скалы. Иссчастнаго самоубійну симли со скалы и погребли на кладбищь села Николаевки, гды на могилы покойнаго поставлены былы деревянный кресты А. В. Васильевымы, живущимы теперь вы с. Ивановскомы, таврической губерній, мелитопольскаго ужада.

Инже Монастырька, съ правой стороны, внадаетъ въ Дивиръ балка Домашняя, а по самому Дибпру идуть камии: Крутепькій, Рогозинъ, какъ разъ противъ Пекла, камень Долгонолый. Барыни, Мышатные, Бочка, Сухія-Клади, Чекуха и острова Бъляевы, числомъ два, длины одна треть и липрины одна девятая версты каждый, названные но имени кормчаго Бъляя. переплывшаго на дубу Ненасытецъ въ виду императрицы Екатерины II: за островами Бъляевыми Камень-Илоскій, «самый бидовый, ходовый каминь», противъ д. Времьевки; заборы Кривая, Лоская, Бъляева, получившая названіе отъ того же Бъляя, и Воронова, балки Войсковая, инже д. Войсковой. Клюшникова, инже д. Варваровки и противъ д. Войсковой, объ съ лъвой стороны, паконецъ островъ Песковатый, длины верста, ширины полверсты 1). Островъ Песковатый замёчателенъ тёмъ. что на немъ попадается очень много янтаря, особенно послъ полой воды. Кром'в Несковатаго янтаремъ богаты острова Бфляевъ и Голодаевъ, ниже Ненасытеца. Обыкновенная величина

<sup>1)</sup> Въ старину было два острова съ этимъ названісмъ.

такихъ кусковъ-полтора вершка, но понадаются и больше четырехъ вершковъ. Бывшему владальцу Ненасытецкаго порога, В. И. Синельникову, однажды крестьяне доставили кусокъ янтаря въ нять вершковъ величниы, который отправленъ быль имъ въ поларокъ извъстному -русскому поэту Г. Р. Державину, нахошвиемуся съ Синельниковымъ въ родствъ. Державинъ, получивъ нодарокъ, писалъ Спиельникову, что онъ сделалъ изъ присланнаго янтаря блюдце и чашку. У наследниковъ В. П. (чнедышкова и теперь хранится ибсколько кусковъ янтаря, разновременно найденныхъ близь названныхъ острововъ Дивира. у А. В. Васильева, управляющаго с. Ивановскаго, имъется также нёсколько кусковъ янтаря, найденныхъ близь Ненасытеца, противъ острова Голодаева. Изъ одного куска янтаря сдёланъ у него стаканчикъ, «кубокъ янтарный», другіе храиятся въ неотделанномъ виде, изъ коихъ одинъ замечателенъ тыть, что на его поверхности видны мелкіе, кругленькіе отпечатки насъкомыхъ, а въ срединъ-небольшой кусочекъ окаменълой древесинки. Нъсколько кусковъ того же дивировскаго янтаря имбеть у себя и управляющій села Петровскаго, александровскаго увада, екатеринославской губернін, находящагося ниже Ненасытеца, В. А. Синягинъ, которые доставлены ему мъстными крестьянами съ береговъ острова Песковатаго. Но еще большій запасъ дибпровскаго янтаря имбется у владбльца и. Котовки, новомосковскаго убзда, той же губернін, Г. П. Алексвева, извъстнаго собирателя южно-русскихъ древностей. У него есть очень большее куски янтаря, разнаго достоинства и разныхъ цвътовъ: свътло-желтаго, желтаго, темно-коричневаго и пр. По разсказамъ старожиловъ, лътъ нятьдесять тому назадъ у приднъпровскихъ крестьянъ было очень много янтаря, по теперь онъ ръже попадается потому, что его успъваютъ подбирать жиды.

Ниже острова Песковатаго идутъ камень Копа, забора Кривая, камень Халява, забора Данилеева, камень Данилей, у праваго берега Дибира; забора Песковатая, ниже южнаго конца

Песковатаго острова: р. Осокоровка, внадающая въ Дибиръ съ лъвой стороны, ниже дер. Времьевки 1) и отдълнощая собой александровскій убздъ отъ навлоградскаго, далъе забора Подовжия, противъ д. Времьевки, между о. Несковатымъ и лъвымъ берегомъ Дибира, на восемь верстъ ниже Ненасытеца, заборы Галузина, названная по имени рыбалки Галузы, у лъваго берега Дибира, противъ съвернаго конца с. Петровскаго, Плоская, балки Дубовая съ боковыми Филиппенковой, Шпаковой и Губиной, по которой въ старину шли р. Сухая Осокоровка Канустянная, съ боковыми Березиюватой, Широкой и Скотоватой, Пономарева, на полверсты шиже экономіи с. Петровскаго, всъ съ лъвой стороны; скели Ластивина, Скубова, заборы Скубова, Кокайка, Дядькова и наконецъ камень Дядько или Чортовъ, къ правому берегу Дибира, у съвернаго конца острова Дубоваго.

- Чого цей каминь зветци Дядькомъ, або Чортомъ?
- Якъ пройде илитъ, то винъ Дядько, а якъ заченетия. то винъ Чортъ.

Ниже Дядька следують камень Пугачь, балка Скубова, и четыре естественных пещеры въ гранитной массе праваго берега Дивира: голубиная — первая, длины две саж. высоты одна саж., нодинмающаяся почти на три саж. оть уровня воды въ Дивире 2), Голубиная—вторая, Голубиная—третья и наконецъ Пугачева, длины одинъ, ширины два аршина. Противъ этихъ пещеръ протянулся большой и длинный островъ Дубовый.

Дубовый островъ, въ старину Дубовичъ или Большой Дубовый, расположенъ противъ с. Истровскаго (Свистунова), александровскаго увзда, нокрытъ густымъ высокимъ лѣсомъ, состоящимъ почти исключительно изъ дуба; онъ протянулся на четыре версты въ длину, при одной верстъ наибольшой ширины,

<sup>1)</sup> Теперь принадлежить нѣмцу-колонисту И. И. Нефельду, купившему ее у владъльца Добрынина.

<sup>2)</sup> Для меня это была роковая пещера; въ ней я впервые сломаль себъ львую руку, которую потомъ еще пять разъ ломалъ.

п заключаеть въ себъ сто-двадцать десятинъ земли, но принадлежитъ двумъ владъльцамъ: одна половина—Синельниковой, другая—Милорадовичъ. Лътъ двадцать тому назадъ островъ Дубовый принадлежалъ генералу Свистунову. Но генералъ Свистуновъ, играя однажды въ карты, проигралъ островъ двумъ своимъ сосъдямъ, Синельникову и Милорадовичу. Съ того времени и по настоящую пору островомъ Дубовымъ владъютъ Синельниковы и Милорадовичи.

Рядомъ съ Дубовымъ островомъ идутъ заборы Петренкова. противъ двора кр. Нечинора Кайстра, Кляпина, противъ двора кр. Антона Чупрыны, Млынова, въ концѣ села, балка Хомина названная по имени двухъ могилъ, стоящихъ въ вершинъ ся,вев съ лввой стороны; балки Дымськая, на полверсты ниже балки Скубовой, Кривошійна, — съ правой стороцы, забора Береговая, балки Голая, Слободскія-Россошки, съ лівой, отді ляющія крестьянскій надёль оть падёла церковнаго; заборы Іубовая и Червоная, съ правой стороны, заборы Коростева и Свиная, съ явато берега рвки: далке идутъ камни Щербина. Перейма, Коростій, балки Гончарка, Легкого съ боковыми Глиняной, Липовой, Криничной, Лисковой и Болванкой,—съ правой стороны; забора Забачева или по-старинному Крячина, на средниъ Дивира, противъ южнаго конца («прыхвиста») острова Дубоваго: островъ Забачъ, забора Рядовенька, на двъсти саженъ инже Дубоваго острова, камень Тарасовъ, камин Зори (два). острова Киселевы (два), на триста саженъ ниже камия Переймы, забора Кривая. балка Диденкова, островъ Диденковъ, имѣющій въ окружности 60 сажень, балка Гайбеева съ боковыми Чернопасикой, Осиковой и Волчымъ - Хвостикомъ. — съ правой стороны передъ селомъ Волнигами, камии Директуръ. Зарогь, острова Росчистка и Полтавка, и наконецъ рогь Волниговскій съ его лавами Близнюками, Илоской, Грозной и Помыйлицей и селомъ Волнигами, у праваго берега Дибира. Въ сель Волингахъ бросается въ глаза отсутствіе церкви. Село довольно большое, многолюдное и промышленное, но въ немъ иътъ не только церкви, иътъ даже часовеньки, за то есть два кабака.

Ниже порога Волинговскаго идуть последовательно камив Близнючки, Плоскій, противъ волинговскихъ мельницъ, Рваны (два), «по одній строй съ Плоскимъ, тилки ныще его», балка Балчанская, противъ экономической рыбальни, съ лъвой стороны, балка Сухенька, съ правой, раздъляющая село Волниги нополамъ, камии Перейма, Гроза, балка Каменоватая, — слъва: камень Кобыла, забора Курчина съ камнемъ Савраномъ досрединъ ея, камин Лоша, Млины, островъ Песковатый, скеля Разбойники, на сухомъ мѣстѣ лѣваго берега Диѣпра, камия Цапрыга; какъ разъ противъ Разбойниковъ, камень Крутько. забора Дегтярева, камни Гаджола. Шереметевъ, у самаго берега съ правой стороны. Тыри (двъ), тамъ же балка Башмачка, камни Буцъ, Польскій, балка Будилка, съ правой стороны, и наконенъ порогъ Будиловскій съ его лавами Тыриной и Сазоновой, у котораго при чисткъ канала всегда находятъ нъсколько кусковъ янтаря. Ниже Будиловскаго порога впадають въ Дибиръ балки Трутова или Рединова съ правой стороны, Будилка-съ лѣвой. на двъ версты ниже порога; за ними слъдують камии Сазоновы, Колесники, балки Рябого, Канцерская, съ правой стороны. камень Червоный, острова Червоный и Осокороватый, иначе Склубъ или Рыбачій, противъ деревни Федоровки (Языковой) на правомъ берегу, камни Саужбы, балки Квитяна, Шербина, балка Куценька, у праваго берега, выше деревии Августиновки (Смольщи), балки Калинова, Глодовы (двф), камин Черевко, Черевиня. забора Таволжанская, у Лерберга порогъ Таволжанскій 1), н наконецъ островъ Таволжанскій. Въ этомъ мѣстѣ, по словамъ Эриха Ласоты, у татаръ была главная нереправа черезъ Дивиръ 2).

Островъ Таволжанскій, иначе Таволжанка, по мѣстному произношенію Тивильжанъ, извѣстенъ былъ съ этимъ-же на-

<sup>1)</sup> Изсявдованія къ объясненію древи, русск. истор. Спб. 1819, стр. 274.

<sup>2)</sup> Путевыя записки Эр. Ласоты. Одесса, 1873 г., стр. 29.

званіемъ еще Эриху Ласоть, а вельдь за нимъ и Гильому ле-Боплану. «Второй островъ (Таволжанскій) гораздо болже. ялиною около 2000, шириною около 150 шаговъ; онъ весь составленъ изъ скалы, по не имъетъ столько утесовъ, какъ первый. Мъсто это крынко отъ природы и хорошо для житья. Забсь растеть много таволы: это-красное дерево, твердое какъ буксъ и имѣющее силу гиать изъ лошадей урину. Изъ него выявлывають краску для волось» 1). Въ настоящее время островъ Таволжанскій имбеть въ длину дві версты, въ ширину отъ несяти саженъ до одной версты, по краямъ окаймленъ лѣсомъ, а по срединъ представляетъ изъ себя прекрасную ровную площадь. но которой кое-гдъ разбросаны огромныя гранитныя скалы, изъ конхъ самая высокая носитъ название Голубиной скели; съ этой Голубиной скели открывается прекрасный и далекій видь на д. Августиновку (Смольщу), находящуюся у праваго берега Дибира, противъ праваго берега острова Таволжанки, и на самый Дивиръ, вдоль но направлению отъ юга къ съверу. Видимо, название свое островъ Таволжанка получиль отъ растенія «таволги», въ большомъ обилін произрастающаго на немъ даже и въ настоящее время. Таволгою (spirea) мъстные жители называютъ особый родъ красной, очень гонкой лозы, производящей жгучую боль, когда ею ударить себя. Кто читаль козацкія думы, тотъ знаетъ, что въ нихъ таволгою всегда стегають «баши турецкіе, недовирки христіанскіе», несчастныхъ иленинковъ, захваченныхъ на Украйнъ и прикованныхъ къ турецкимъ галерамъ тажелыми желбзиыми принин:

¿Баша турецькій, бусурманскій, Недовирокъ хрестіянській По каторзи винъ ходе-похожае, На слуги свои, на турки-янычары зо-зла гукае: «Кажу я вамъ, турки-янычары, добре вы дбайте, Пзъ ряду до ряду захожайте По три пучки терныны и червопои таволги набирайте Бидного невольника по трычи въ однимъ мисци затынайте»...

<sup>1)</sup> Бопланъ, Описание Украйны. Спо, 1832, стр. 23.

Ниже острова Таволжанскаго, у съвернаго конца его, стонть островъ Орловъ, длины полтораста саженъ, противъ него внадаеть въ Дивиръ балка Орлова и за балкой Орловой балки Большая Бинулина, Малая Бицулина, Зализна, Гелеверина, потомъ следують Камень Таранъ, балка Безкровная, съ правой стороны, балка Таволжанка, съ лавой стороны, и противъ нея небольшой, по громкій островъ-Перунъ, Перунъ, или, какъ называють его мъстные жители, Перунъ и даже Перенъ, расноложенъ параллельно острову Таволжанскому, только у самаго берега Дивира и какъ разъ противъ балки Таволжанки, идущей къ дъвому берегу Дибпра и разделяющей самый островъ на две подовины: это разделение острова даетъ поводъ думать, что ибкогда онъ составляль одно цёлое съ лівымь берегомъ ріки п что на немъ оканчивалось устье балки. Островъ протянулся вдоль лъваго берега Дивира, отъ съвера къ югу, причемъ въ съверной половинъ своей онъ далеко выше. Чъмъ въ южной. Длина-сто-пятьдесять сажень, ширина въ съверной окраинъсемьдесять-пять; вы южной-тридцать сажень; высота, пря среднемъ уровит воды въ Дитиръ, въ стверной окраниъпятьдесять саж., въ южной-тридцать. Въ общемъ о. Перунъ нохожъ на огромное чудовище, протянувшееся но Дивпру головой на сфверъ, хвостомъ на югъ и посрединъ имъющее какъ-бы перехвать. (См. табл. XIV). Но высоть — это единственный островъ на всемъ Дибиръ. Въ откосъ западнаго берега Перуна есть пещера. носящая названіе Зміевой, похожая, впрочемъ, скорѣе на нору. естественную, чёмъ на то, что мы называемъ нещерою, и имѣющая длины восемь аршинъ, ширины, при входъ въ нее, полтора аршина и высоты, также при входъ, до двухъ аршинъ. Кромъ нещеры, на островъ, въ лощинъ, раздъляющей его на двъ половины, есть еще погребъ, ствны котораго выложены гранитнымъ кампемъ; дянна его- пять саж., ширина-три саж. Кто сдълаль этотъ погребъ и для какой цели, указаній на это мы не имбемъ. Можетъ быть, можно было-бы сказать что-нибудь положительное на этотъ счетъ послѣ раскопки погреба. Но, къ

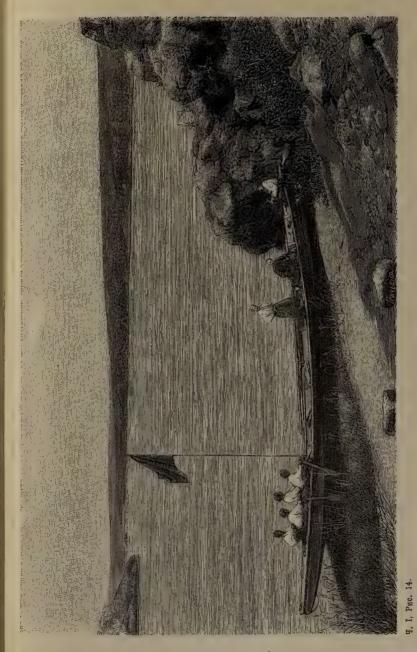

Камень Перунъ,



сожальнію, едва-ли это можно сділать, такт какт онт уже расконанть какими-то искателями клада. Островъ принадлежить двумь владільцамь: Н. И. Петренку, владільцу с. Петровскаго, и С. П. Иваненковой, владільщі с. Андреевки. На вопросъ, отчего островъ Перупъ получиль свое названіе, отвічають преданісмь, весьма сходнымъ съ тімь, которое запесено на страницы нашей русской літописи о низверженіи св. Владиміромь идола бога Перуна, брошеннаго, по повеліню князя. въ Дийнръ.

«Какъ ноплыль тоть Перунъ по Дивиру, такъ достигь до самаго острова Тивильжана, туть уже остановился и нерекинулся въ небольшой островъ. Оттого тамъ, гдв онъ легъ головою, тамъ самая большая высота на островъ, а тамъ. гдв онъ протяпулся погами, тамъ самая меньшая высота на пемъ».

— А почему вотъ та нешера, что въ Нерунѣ, называется Змісвой?

А нотому, что въ ней жилъ змій, страшенный змій,— такой змій, что пожираль людей. Ухватить бывало какую-нибудь людину, притащить въ пещеру да тамь и сожреть. Отъ этого-то змія и пещера стала называться Змісвой. Это давно было, очень давно, еще не за нашу память, да и не за намять. въроятно, нашихъ дъдовъ и прадъдовъ

Расположение двухъ острововъ парадлельно одинъ другому, въ видѣ естественныхъ илотинъ, было причиною того, что въ этомъ мѣстѣ уже въ очень давнее время существовала переправа черезъ Диѣпръ, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Эрихъ Ласота. «Въ настоящее время тутъ главная переправа даже за островъ Таволжанскій (Towal-Zani), такъ какъ Диѣпръ въ этомъ мѣстѣ не развѣтвляется и не очень широкъ» 1). Можно думать, впрочемъ, весьма гадательно, что объ этой самой переправѣ й объ этомъ же самомъ островѣ говоритъ и польскій

<sup>1)</sup> Эрихъ Ласота. Путевыя записки, Одесса, 1873 г., стр. 29.

писатель Мартинъ Бѣльскій, называя Таволжанскій островъ островомъ Коханымъ. По крайней мѣрѣ, названіе «Коханаго» ни къ какому другому острову между порогами Диѣпра нельзя примѣнить, кромѣ острова Таволжанскаго. «Между иными островами есть тамъ одинъ островъ, который называется Коханымъ (Косhanie, т. е. островомъ любви), между пороговъ, на 40 миль ниже Кієва, занимающій иѣсколько миль въ длину... Съ этого острова можно (moze zabronie) охранять два брода. Кременецкій и Кусманскій, которыми посполитые переправляются къ намъ. Есть и другой островъ, близь того, называемый Хорчика (Chorczyka, очевидно Хортица) 1).

Ниже Таволжанского острова идуть: камень Ревунь, противъ о. Перуна. забора Крячина—первая, тамъ же два камия Головковы, о. Бълый, на полторы версты ниже о. Перуна, но какъ разъ противъ балки Верхней-Скотоватой, къ лѣвому берегу. длины двъсти, ширины иятьдесять саж., балка Аврамова, о. Аврамовъ, иначе островъ Несчетнаго, къ правому берегу ръки. противъ камней Головковыхъ о. Сторожовъ, пначе Спорный, по среднив рвки, противъ д. Пихотнинскаго, балки Верхиям-Скотоватая, Нижняя-Скотоватая, съ лѣвой стороны, балки Западня. Крылова, Потерса, Лъсная, Бырдина и Клобуковская, съ правой стороны; островъ Клобуковскій, длины верста съ четвертью. ширины одна десятая; у самаго берега Дивира, съ правой стороны, противъ деревни Бырдина, забора Склянная, камень Марченко, у южнаго конца о. Клобуковскаго, островъ Бобровъ, иначе Рыбальскій, Кучугурный или Стрълица, къ лівому берегу, противъ Клобуковскаго, у вершины о. Кухарева; балка Круглая сълввой стороны, островъ Лозоватый, какъ бы продолжение Клобу-

<sup>1)</sup> Zbiór pisarzow polskich. Crese crzosta, tom XVIII, kronika polska. M. Bielskiego. W. Warszawie, 1832 г., стр. 192. Близь Хортицы можеть быть Таволжанскій, или Кухаревь, или Больной-Дубровьій или Вербосый островь, «нъсколько миль длины». Также трудно разгадать, какіс именно разумьсть Въльскій броды подъ бродами Еременецкаго и Кусманскаго. Не есть-ли Кучманскій Кичкасскій?

ковскаго, немного выше церкви д. Бердеевой, забора Крячина вторая, у ствернаго конца о. Кухарева, забора Самойлова, противъ острова Лозоватаго, камень Кузьмичъ, балка Лишияя, съ лтвой стороны, и наконецъ о. Кухаревъ. Кухаревъ островъ ижбетъ въ длину двъ версты, въ ширину—полторы, покрытъ прекраснымъ дубовымъ лъсомъ, расположенъ противъ с. Андресвки, что на лъвомъ берегу, принадлежитъ владълицъ С. И. Ивапенковой. Иодъ нимъ считаютъ 215 дес. и 248 саженъ земли 1).

За островомъ Кухаревымъ следуетъ камень Буцъ, за камнемъ Буцемъ порогъ Лишній съ его лавами Плоской и Швайчиной и, противъ порога Лишияго, село Игнатьевка, или Алеевка: противъ с. Игнатьевки <sup>2</sup>) камии Муравный: «стырчить, паче проскурка», Шереметевъ, Девятинъ, Чортова голова, оо. Лишній, Кленовый, Гавинъ,—отъ «гавы», т. е. вороны, длины полторы, ширины одна пятая версты, островъ Лантухивскій, данны двъ съ четвертью, ширины одна шестая версты, Смирный, иначе Ржаной — отрывовъ отъ Гавина; балки Лишияя, Сухенька, Вила и Чернявскаго, — веж съ правой стороны, Кошарна и Вильна, — съ лѣвой стороны; оо. Селевень, Стрѣлецъ. Похилый противъ хутора Корнія Корнієвича, три островка Пруссовы, ниже о. Лантухивскаго, у самаго берега Дивира, съ правой стороны противъ Инсьмача, кругомъ вев три — одна верста, камии Похилый и Корабель, наконецъ Вильный порогъ съ его давами Спренькой, Похилой, Рядовой, Переймой, Волчьимъ горломъ и Шинкаревой. За порогомъ Вильнымъ идутъ балки Гадючья, съ правой стороны, камни Илоскіе, Більій Бучокъ, Перейма, прямо противъ канала порога, Крачокъ, Сиренькій, Шинкарь, забора Крячина; островки Крячиновъ, Сквор-

<sup>&#</sup>x27;) Замѣчаніе г. Бухтѣева о томъ, что въ о. Кухаревомъ пужно видѣть о. Каніеварницу, лишено всякаго основанія и обнаруживаетъ лишь малое знакомство его съ порожистою частью Диѣпра. См. Записки одесси. общ. истор. и древи. Одесса. 1883, III, 491.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Основано въ 1783 году полковинкомъ Игнатіемъ Ивановичемъ Гизицкимъ,

цовъ, камин-Волчье гордо, забора Явленная, у древнихъ порогъ Явленный, и наконецъ три острова Малишевскіе (тецерь Плоскіе — два и Явленный), противъ которыхъ съ лъвой стороны стоить хуторь Тарана, и ниже Малишевскихъ большой островъ Пурысовъ 1). Есть полное основание думать, что въ островахъ Малишевскихъ скрывается островъ, извёстный у Боидана подъ названіемъ Кашеварницы. «На пушечный выстрыть ниже сего порога (Вильнаго) лежить скалистый островь, называемый козаками Кашеварницей, какъ будто для выраженія радости о благополучномъ проходъ черезъ пороги: тамъ козаки веселятся и угощають другь друга обыкновеннымъ своимъ походнымъ кушаньемъ-кашею» 2). Есть также полное въроятіе предполагать, что въ этихъ Малишевскихъ островахъ скрывается и о. Малый-Дубовый, о которомъ упоминаетъ въ своихъ «Изслъдованіяхъ: Лербергъ, а подъ о. Пурысовымъ разумъется Большой-Дубовый. Но словамъ Лерберга, самый стверный изъ цьлой гряды шести острововъ называется Малымъ-Лубовымъ <sup>3</sup>). а самый южный именуется Большой-Дубовый. Инже Пурысова тянется островъ Вербовый, иначе Осокорный, извъстный теперь подъ названіемъ Левшина, упоминаемый тімъ же Лербергомъ и означенный на дланъ Дивира 1780 года 4). На одну версту ниже Большого-Дубоваго, у лѣваго берега рѣки, лежитъ третій островъ. Каменоватый, называемый въ настоящее время Голымъ, съ длиниою, песчаною отмелью у южнаго конца его. Такимъ образомъ, ниже последняго порога Вильнаго, до острова Хортицы, всёхъ большихъ острововъ шесть: три Малишевскихъ, одинъ Пурысовъ, одинъ Вербовый, одинъ Каменоватый. Это совершенно совпадаеть съ показаніемъ Лерберга: «Суда ходять подай самаго праваго берега и прежде всего встрк-

<sup>2</sup>) Описаніе Україны. Спо. 1832, стр. 23.

<sup>1)</sup> На планъ Дибира 1780 г. онъ названъ Вурисовъ.

<sup>3)</sup> Изслыдов. къ объяснению древи. росс. истор. Спб. 1819, стр. 277.

<sup>4)</sup> Планъ рѣки Диѣпра съ раздѣленіемъ острововъ въ Новороссійской и Азовской губери.—сочиненъ февраля дня 1780 года.

чають гряду острововь, числомь шесть, изъ коихъ самый сѣверный называется Малый-Дубовъ, а самый южный и большій, лежащій въ верстѣ отъ порога, Большой-Дубовъ. Въ верстѣ за послѣднимъ лежитъ къ лѣвому берегу островъ Вербовъ, окруженный песчаною мелью» 1).

При ближайшемъ осмотрѣ острова Малый и Большой Лубовые оказались по окрайнамъ скалистые, въ срединъ песчаные, покрытые лёсомъ, но преимуществу шелюгой, осокоремъ и изръдка дубомъ. Но множество дубовыхъ пней свидътельствуютъ, что нікогда здісь преобладаль дубь. Оба острова разділены между собой пространствомъ не болье какъ въ 100 саженъ, причемъ Малый-Дубовый имфетъ длины одну иятую, ширины одну седьмую версты, Большой-Дубовый имфеть длины одну версту, ширины полверсты и заключаеть въ себъ отъ десяти до нятнадцати десятинъ земли. Къ лъвому берегу Малаго-Дубоваго острова примыкають три маленькихь островка Малишевскихъ. При осмотрѣ Малаго-Дубоваго острова оказалось, что вся почти поверхность его усъяна человъческими костьми: тамъ валяется рука, тамъ торчитъ нога, тамъ видибется черенъ, тамъ лежить вмъсть съ зубами нижняя челюсть. Вымерли-ли здъсь отъ голода осажденные непріятелемъ запорожцы, какъ разсказывають один; было-ли это кладбище козаковь, какъ говорять другіе; происходила-ли здёсь жестокая сёча русскихъ съ турками, какъ повъствуютъ третьи, --это ръшительно неизвъстно. Было бы, конечно, слишкомъ смъло утверждать, что на этомъ остров'в происходила битва между печен'вжскимъ ханомъ Куря и русскимъ княземъ Святославомъ, который, сражаясь въ виду нороговъ со своимъ противникомъ, сложилъ здъсь свою «чубатую» голову и послужиль какь бы прототиномь также «чуоатыхъ» запорожцевъ, уродившихся за порогами Дибира.

Противъ острововъ Дубовыхъ съ лѣвой стороны стоитъ колонія Старый Кронцвейгъ, за нимъ внадаеть въ Диѣиръ, съ

<sup>1)</sup> Планъ р. Дивира съ раздъленіемъ острововъ въ Новороссійской и Азовской губ,—сочиненъ феврали для 1780 г.

львой стороны, балка Осокоровая, отделяющая отъ себя балку Богатыреву, покрытая прекраснымъ дубовымъ лъсомъ и орошаемая во всю свою длину ручьемъ чистой и свътлой воды; а инже балки Осокоровой раскинулась деревия Павлокичкасъ, называемая иначе Маркусивкой, отъ бывшаго владельца ся Константина Мануиловича Маркуса. Ниже Павлокичкаса, среди Пивпра, торчать камии Разбойники—«воны часто плоты та барки быоть», за ними следуеть балка Кичкасска, иначе Гайдаманкая, съ дъвой стороны, получившая свое прозвание отъ гайнамаковъ, которые перегоняли здёсь черезъ Дивиръ лошалей. отбиваемыхъ ими у татаръ. По словамъ старожиловъ, противъ балки Кичкасски у запорожцевъ была переправа черезъ Дибпръ. Оттого старики и до сихъ поръ называютъ персправу черезъ Дивиръ у Кичкасски старою, а ниже ся, противъ колоніи Кичкасъ, новою. Съ правой стороны противъ Павлокичкаса стоитъ урочище Теляче-Тырло и Козловскій камень — оба на сушь; ниже Козловскаго камия, въ водъ, скеля Радутка, на берегу, съ дъвой стороны скеля Хмариа, забора Черна, названная по чернымъ камиямъ, торчащимъ изъ-нодъ воды, балка Широка, скеля Пугачи и балка Побережия. Название скели Хмариой, по однимъ, произошло отъ запорожца Хмары, а по другимъ-отъ того, что «що вона выходе куткомъ; тамъ тинь, темно, мовъ хмара повысла, сонце Боже туды пиколы не достае» 1). А скеля Пугачи названа отъ птицъ пугачей, нъкогда водившихся на ней и своимъ крикомъ оглашавшихъ окрестности Дивира. Еще ниже Пугачей, съ правой стороны, стоитъ урочище Крынычка, названное такъ потому, «шо тамъ богато було копанокъ, або крыныць» 2), камень Ступка: «на нему есть ямка, чисто тоби стунка» 3), островъ Крячокъ, отъ итицы крячка, и островъ Вербки, отъ молодой вербы, растущей на немъ. Въ соотвътствін съ этимь по правому берегу слъдують: пещера Школа, камень Дзвиныця, скеля Голубы, названная отъ дикихъ голу-

<sup>1)</sup> Степь. Я. Новицкій. Запорожье, 1886, 16 февраля, стр. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) и <sup>3</sup>) Тамъ же, стр. 104.

бей, водившихся на ней, забора Середняя или Казаны: «якъ прибуде вода, то каминя и не видно; тилько круге, така быстря, мовъ у казанахъ киныть»; скеля Попова и балка Кинська. Происхождение и название Поновой скели объясняють такъ. «Вскоръ послъ проъзда императрицы Екатерины II по Інвиру прівхаль откуда-то священникъ, съ целью осмотреть мъстность, посъщенную царицею. Почью, не зная дороги, онъ своротиль съ Донского шляху, подъёхаль къ скеле и съ страшной кругизны ринулся въ бездну ръки. Не стало попа, осталась одна Попова скела» 1). Названіе же балки Киньской произошло отъ того, что здёсь перегоняли черезъ Дивиръ запорожцы да татары своихъ коней. «Илывуть було прудко, сучи кони, тилько прыськають». Ниже балки Киньской идетъ балка Глиняна — съ лъвой стороны, потомъ камень Гудзыкъ, прозванный можетъ быть оттого, что когда спадеть въ Дивиръ вода, то онъ какъ-будто «гудзыкъ» триваетъ изъ-подъ нея; далъе камень Чупрына, получившій прозвание по сходству съ чупрыною на головъ; затъмъ скеля Вовчокъ, Сухойванъ, какъ разъ противъ рыбальни Ивана Харченка; Кичкасская переправа, заборы Карлова и Брунева, отмель Кручина, островъ Зеленый, называемый иначе островомъ Стрълицей и Федоришинымъ, по отчеству владълицы его, Анны Федоровны («Хведорыхи») Маркъ, балка Федоришина съ лѣвой стороны, урочище Сагайдачное, скеля Дурна и Середия, у лъваго берега Дивира, наконецъ, три огромнъйшихъ камня Столпы, и пъсколько меньше Столновъ два камня Стоги, послъ чего открывается величественный островъ Хортица.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Степь. Я. Новицкій. Запорожье. 1886, 16 февраля, стр. 103.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

«Грай кобзарю! лий, шинкарю!» Козаки гукали.
Шинкарь знае наливае
И не схаменетця;
Кобзарь вшкваривь, а козаки,
Ажь Хортиця гнетця,
Метелици та гонака
Гуртомь оддирають 1).

Островъ Хортица—самый большой и самый величественный изъ острововъ Дивира на всемъ его протяжении. Первыми свъдвніями объ этомъ островъ мы обязаны греческому императору Константину VII Багрянородному (905—959). У Константина Багрянороднаго Хортица именуется островомъ св. Григорія: «Прошедъ Крарійскій перевозъ 2), они (руссы) причаливаютъ къ острову, который называется именемъ св. Григорія 3). На этомъ островъ они совершаютъ свои жертвоприношенія: тамъ стоитъ огромной величины дубъ 4). Они приносятъ въ жертву живыхъ итицъ; также втыкаютъ кругомъ стрѣлы, а другіе кладутъ куски хлѣба и мяса и что у кого есть, по своему обыкновенію. Тутъ же бросаютъ жребій, убивать ли птицъ и

<sup>2</sup>) Теперешній Кичкасъ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Кобзарь. Т. Шевченко. Спб., 1883, стр. 69.

<sup>3)</sup> Μετά δε το διελθεῖν τοιοῦτον τόπον τἡν νῆσον τἡν ἐπιλεγόμενην ὁ ἄγιος Γρηγόριος καταλαμβάνουσιν.

<sup>4)</sup> Έκεῖσε ἴσταθον παμμεγέθη δρῦν.

ъсть или оставлять въ живыхъ» 1). Въ русскихъ лътописяхъ имя Хортицы («Хортичъ») впервые упоминается подъ 1103 голомъ, когда великій князь Святополкъ Пзяславичъ, въ союзъ съ другими князьями, отправился походомъ противъ половцевъ: : И поидоша на конихъ и въ лодьяхъ, и придоша ниже порогъ и сташа въ протолчехъ и въ Хортичимъ островѣ» 2). Изъ русскихъ же летописей узнаемъ, что на острове Хортице събхались вев русскіе князья и ихъ пособники, когда въ 1224 году отправлялись на первую битву противъ татаръ. Островъ назывался тогда Варяжскимъ. «Придоша къ рѣцѣ Диѣпру и въидоша въ море; бѣ бо людей тысящи, и воидоша въ Днъпръ и возвелоша порогы и сташа у рѣкы Хорътицѣ на броду у протолчи» 3). Эрихъ Ласота (1594 г.) о Хортицъ говоритъ, что она лежить въ полу-миль отъ Кичкаса, прекрасна, высока и пріятна, въ длину имбеть двѣ мили и раздѣляеть Днѣпръ на двъ равныя части 4). Бопланъ (1620—1637 г.) называетъ Хортицу настоящимъ ея именемъ и говоритъ, что островъ очень высокъ, почти со всъхъ сторонъ окруженъ утесами; въ длину имъетъ болъе двухъ миль, а въ ширину около полу-мили, а въ нёкоторыхъ мёстахъ и меньше того <sup>5</sup>). Цзъ «Исторіи» Мышецкаго узнаемъ, что пъкогда Хортица не была островомъ, а представляла лишь мысъ материка. «Сказываютъ, въ то время оный Хортицъ не былъ островъ, но соединенная степь, а ужь потомъ отъ сильныхъ вешнихъ водъ, въ низкихъ мѣстахъ сильного водого прорыло и учинило Хортицкимъ островомъ». <sup>6</sup>). Въ книгъ Большого чертежа (1552 — 1600). Хортица имепуется Хортицей <sup>7</sup>), въ «Путешественныхъ запискахъ» Зуева

¹) De adminstr. imper., сар. IX, стр. 74-77. Издан. Бон.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Лът. по Ипат. спис. Спо., 1871, 183.

<sup>3)</sup> Тамъ же, стр. 495 –496.

<sup>4)</sup> Путевыя записки. Одесса, 1873 г., стр. 30.

<sup>5)</sup> Опис. Украйны. Спб., 1832 г., стр. 24.

<sup>6)</sup> Мышецкій. Ист. о коз запорож. Одесса, 1852, 24.

<sup>7)</sup> Кинга, глаголемая Большой чертежъ. Москва, 1846 г., стр 100 (1781—1782 г.).

(1781—1782 г.) Хортицомъ г), въ атласъ Дибира (1784 г.)— Хитринкимъ островомъ, принадлежащимъ къ дачѣ свѣтлѣйшаго князя Потемкина <sup>2</sup>), у Ригельмана (1785—1786 г.)— Хордецкимъ 3). Объяснение самаго названия острова находимъ у профессора Бруна. «Хортецкимъ онъ (островъ) могъ быть потому, что Русы Х въка имъли обыкновение приносить на немъ жертвы своимъ богамъ, а подобными жертвами могли у нихъ служить, faute de mieux, молодыя собаки, которыхъ они легко могли назвать хортецами, т. е. именемъ, напоминающимъ финское слово hurtta, означающее волка и извъстнаго вида собаку. извъстную у эстовъ подъ названіемъ hart, у латышей kurts, у литовцевъ kurtas, у поляковъ chart, т. е. подъ именемъ нашихъ борзыхъ собакъ. Что эти именно собаки высоко цѣпились въ Россіи еще гораздо нозже, это видно изъ описанія Герберштейномъ охоты, въ которой самъ онъ участвоваль, въ присутствін ведикаго князя Василія Іоанновича mit reschen Hunden die sie Kurtzen nennen. По крайней мъръ, можно полагать, что австрійскій посланникь (Герберштейнъ) подъ своимъ перазгаданнымъ словомъ Kurtzi, просто разумѣлъ хортовъ» 4).

Таковы первыя свёдёнія объ островё Хортицё. Къ этому нужно прибавить лишь то, что въ пёкоторыхъ спискахъ сочиненія Багрянороднаго, «Объ управленіи имперіи» («De administrando imperio») Хортица именуется островомъ не Григорія, а Георгія. Но это или простая замёна слова, которая показана уже въ нашихъ лётописяхъ (Георгій, Гюрга, Гюргій, Григорій) 5), или звуковое измёненіе, происшедшее по извёстному закону перехода буквы х въ г (Хорт-иц-а, Хорд-иц-а, Хорд-иц-а; Гюрди, Георги, Георгій). Для изучающаго исторію запорожскаго козачества Хортицкій островъ важенъ тёмъ, что на немъ была

<sup>2</sup>) Русовъ. Рус. тракты. Кіевъ, 1876, стр. 132.

\*) Путев. зап. Эр. Ласоты. Одесса, 1873 г., стр. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Нутеш. зап. Василія Зуева. Спб., 1787, стр. 261.

<sup>3)</sup> Лътон. повъств. о Мал. Рос. Москва, 1847, ч. I, стр. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Лът. по Инат. епис. Спо. 1871 г., етр. 187, 205, 208 п др.

первая по времени запорожская Сича. Впрочемъ, нельзя при этомъ не сказать о техт летописцахъ и изследователяхъ, которые полагають, что до того времени, пока запорожцы осълись на Хортицъ, они имъли будто-бы уже три Сичи: въ Седневъ, мъстечкъ, отстоявшемъ отъ Чернигова на 30 верстъ, при р. Сновъ, впадающей въ Десну; Каневъ, теперь убадномъ гороть кіевской губернін, на правомъ берегу Дивпра, и Переводочнь, теперь мьстечкь полтавской губерній, на львомь берегу Дивира 1). Но противъ такого утвержденія говорить, во-нервыхъ, самая этимологія слова «запорожець». Запорожнами, запорожскими козаками, въ собственномъ смыслъ, назывались только тѣ изъ дивпровскихъ козаковъ, которые, оставивъ свою родину гдф-нибудь въ Малороссіи, Литвф, Польшф или за предалами ихъ, селились, основывали себъ жилища за порогами Дивира, начинающимися, ровнымъ счетомъ, на восемь верстъ шиже бывшей у козаковъ деревни Половицы, у насъ губернскаго города Екатеринослава. Воть какіе изъ дибировскихъ козаковъ назывались и потому должны называться запорожскими козаками; тъ-же изъ нихъ, которые жили выше дибировскихъ пороговъ, въ такъ-называемой старой Малороссіи, въ тенерешнихъ губерніяхъ кіевской, черниговской и полтавской, тѣ козаки посили название черкасскихъ (отъ города Черкасъ, киевской губернін, бывшихъ одно время ядромъ этого козачества), малороссійскихъ, гетманскихъ, украинскихъ, городовыхъ, реестровыхъ, или семейныхъ козаковъ. А какъ Седнево, Каневъ и Переволочна находятся выше дибпровскихъ пороговъ, то и считать ихъ запорожскими Сичами едва ли возможно. Если же пребываніе запорожскихъ козаковъ въ означенныхъ мъстахъ и допускается, то это интересно скорке въ томъ отношеніи,

<sup>1)</sup> Мышецкій. Истор. о козак, запорож. 1852 г. Одесса, стр. 9. Ригельманъ. Лѣтопис. пов. о Малой Рос. Москва, 1847, стр. 2. Бантышъ — Каменскій Седнево совсѣмъ исключаєть, полагая Сичи въ Каневъ, Черкасахъ и Переволочив. Истор. Мал. Рос. Москва 1842 г. т. II, примъчаніе 29.

что показываетъ намъ мъсто возрождения занорожскаго козачества: запорожцы не выходцы изъ Польши и не переселении изъ прикавказскихъ областей, какъ думали и вкоторые изъ историковъ, а истинные сыны Малороссіи, «плоть отъ плоти и кость отъ костей ея». Впрочемъ, пребывание запорожцевъ въ названныхъ мъстахъ, хотя бы то и не Сичами, могло относиться къ тому моменту ихъ историческаго бытія, когда они еще не обособлядись отъ малорусскихъ козаковъ и, живя въ старой Малороссін, составляли съ ними одно цълое. Это во-первыхъ. Но затъмъ, промъ этого общаго соображения, не позводлющаго назвать Седнево, Каневъ и Переволочну запороженими Сичами, мы не можемъ именовать ихъ такъ еще и потому, что не имбемъ никакихъ документальныхъ подтвержденій о пребыванін въ нихъ запорожцевъ Сичами. Документально, и то лишь въ смысат временнаго укръпленія или замка, становится извъстною только Хортицкая Сича. Вотъ что говорить на этотъ счеть льтописецъ. «Того жъмьсяца (сентября 1557 года) прі**вхалъ** (въ Москву) ко царю и великому киязю Івану Васильевнчу (Грозному) всеа Руспі отъ Вишневецкаго князя Дмитрея Івановича бити челомъ Михайло Есковичъ, что (бъ) его (т. е. князя Вишневецкаго) Государь пожаловаль, и велёль себё служить, а отъ короля изъ Литвы отъхаль и на Диепръ на Кортицкомъ острову городъ постановилъ противъ конскихъ водъ у крымскихъ кочевищь. И царь і келикиі князь нослаль къ Вишиевецкому дътей боярскихъ Ондръя Щепотъва до Нечая Ртищева, да тогожъ Михаіла с опасною грамотою и з жалованиемъ» 1). Объ этомъ же самомъ «городкъ» на Дивиръ говорить и посланникъ германскаго императора Рудольфа II, Эрихъ Ласота. «Четвертаго иоля прошли мы мимо двухъ ръчекъ, названныхъ Московками и текущихъ въ Дибиръ съ татарской стороны... Затъмъ пристали къ берегу ниже, близь лежащаго острова Малой Хортицы, гдв лвтъ тридцать тому на-

Русск. лѣтопись по Инконову списку. Спб. 1791 г., ч. VII, ст. 272 и 273.

заль быль построень замокъ Вишневецкимъ, разрушенный потомъ турками и татарами» 1). Съ свидътельствомъ Эр. Ласоты совнадаетъ и свидътельство Мартина Бъльскаго: «Есть и другой островъ близь того (Коханаго), называемый Хорчика (Chorczyka), на которомъ Вишневецкій предъ этимъ жилъ и татарамъ очень вредилъ (na wielkiey przeszkodzie byl), такъ что они не смъли черезъ него такъ часто къ намъ вторгаться; немного ниже его въ Дивиръ впадаетъ р. Тисменица, 44 мили оть Кіева» <sup>2</sup>). Воть этоть-то городокь или замокь на Дивирь, на Хортицкомъ островъ; и слъдуетъ считать первою по времени запорожскою Сичею. «Онъ (т. е. островъ Хортица) высокъ, — говоритъ одинъ изъ давнихъ русскихъ историковъ, — берега его скалисты, неподверженъ наводнению и изобилуетъ дубовымъ льсомь. Имъя всь удобности къ заселенію, сей прекрасный островъ оставался очень долго необитаемымъ; орды кочующихъ народовъ, которыя съ незапамятныхъ временъ броднан здёсь по объимъ сторонамъ ръки, полагали непреоборимое преилтствіе всякому прочному на ономъ заведенью. Въ началѣ токмо XVI стол., сколько намъ извъстно, заилтъ онъ запорожскими козаками и сдълался ихъ сборнымъ мъстомъ для восиященія татарамъ переходить здёсь 3). «На островѣ Хортицѣ,—говоритъ другой, также очень давній историкъ, — они (т. е. запорожскіе козаки) сдълали себъ укръпленное мъсто, по ихъ Съчь называемое. Но сіе мъсто ихъ пребыванія иногда по обстоятельствамъ перемѣнялось» 4). Князь Мышецкій считаетъ Хортицкую Сичу также одною изъ древнъйшихъ, хотя не нервою по времени. «Противъ оныхъ трехъ ръкъ-Сухой, Великой и Ниж-

<sup>1)</sup> Ласота отправленъ былъ къ запорожцамъ въ 1594 году; мъсто Сичи онъ полагаетъ на островъ Малой Хортицъ, по-теперешнему Канцерскомъ островъ; время же возникновенія ея опредъляетъ, очевидно приблизительно. Путев. зап Одесса, 1873 г., стр. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zbiór pisarzow polskiech. Cyesc szósta, Tom XVIII, Warszawa 1832, 191—193.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Лербергъ. Изслъдов. къ объясн. древи. россійск. ист., стр. 278.

<sup>4)</sup> Миллеръ. Истор. сочин. о Малор. нар. Москва, 1847, стр. 2.

ней Хортицъ—въ ръкъ Дивиръ имъется великій островъ, на зываемый Хортицъ, на которомъ издревле была запорожская Съчъ» <sup>1</sup>).

«Чтобы имѣть базисъ для наступательныхъ дѣйствій противъ Крыма, а вмѣстѣ съ тѣмъ защиту отъ татаръ,—замѣчаетъ въ своихъ лекціяхъ о козакахъ профессоръ Антоновичъ,— Вишневецкій строилъ передовыя укрѣпленія, далеко выдвигая ихъ въ степь. Первое такое укрѣпленіе временное было построено имъ на нижнемъ теченіи Диѣпра, на островѣ Хортицѣ, пемного ниже пороговъ. Устройство этого укрѣпленія относится къ четвертому десятилѣтію XVI вѣка. Въ началѣ это укрѣпленіе не имѣло постоянныхъ жителей, сюда вводился гарпизонъ, когда была необходимость, обыкновенно лѣтомъ, а на зиму удалялся» <sup>2</sup>).

При этомъ естественно спросить: кто же быль названный здась Дмитрій Вишиевецкій? Дмитрій Ивановичь Вишиевецкій происходиль изъ волынскихъ князей Гедиминовичей; онъ быль ва импини импони скадека дифа понавкровани славосъч кременецкомъ повътъ; каковы: Подгайцы, Окимпы, Кумнинъ. Лонушна и другія и им'єдь у себя трехъ братьевъ: Андрея, Константина и Сигизмунда. Имя князя Вишневецкаго, въ началь непопулярное, становится извъстнымъ только съ 1550 года, когда онъ назначенъ былъ польскимъ правительствомъ на должность черкасскаго и каневскаго старосты (губернатора). Но должность эту Вишневецкій несъ лишь до 1553 года, когда, получивши отказъ отъ короля Сигизмунда-Августа въ какомъ-то пожалованіи, по старому праву добровольнаго отъвзда служилыхъ людей отъ короля, ушелъ на службу къ турецкому султану. Тогда король, обезпокоенный тёмъ, что турки пріобратуть въ лица Вишневецкаго отличнаго полководца, какимъ онъ дъйствительно и былъ, теперь врага польскому престолу, снова привлекъ князя къ себъ, давъ ему опять тъ же

<sup>1)</sup> Ист. о коз. запорож. Одесса, 1852, стр. 68 и 9.

<sup>2)</sup> Исторія малор, козач. Кієвъ. Читано въ 1882—83 акад. году.

Черкасы и Каневъ въ управленіе. По владъя этими городами. киязь хотя и доволенъ былъ королемъ, но недоволенъ былъ собственнымъ ноложениемъ: душа его жаждала битвъ, онасностей войны. И вотъ онъ приходитъ къ такой мысли: уничтожить крымскую орду и, если возможно, завладъть черноморскимъ побережьемъ. Иланъ свой Вишневецкій старался выполинть последовательно и уже съ 1556 года. Въ 1556 году Вишиевецкій, вмѣстѣ съ русскими козаками дьяка Ржевскаго, запорожекими козаками атамановъ Млымскаго и Михайла Есковича и своими тремя стами черкасско-каневскими ходилъ противъ татаръ и турокъ подъ Исламъ-Кермень и Воламъ-Кермень чи туть кони и многую животину отгонили», затёмъ добрался до Очакова «и у Ачакова острогъ взяли и турокъ и татаръ побили и языки поимали. А какъ пошли прочь и за ними хопили саінчаки очаковскої и тягинскоїй со многими людьми, и дьякъ на нихъ учинилъ въ тростинку у Диепра подсаду и поопать ис нищалеі многихъ людеі, и самъ отшелъ здорово со всёми людии, да какъ пришелъ подъ Исламкирменъ и тутъ пришель къ Исламкирмени царевичъ Калга крымскої, а съ нимъ въсь Крымъ и князи и мурзы; и дьякъ сталъ противу его на острову, и бился съ нимъ ис пищалеі шесть днеі, да отогналь ночью дьякъ у крымцовъ стада конные да на островъ къ себъ перевезъ и по задижирью по литовскої сторон' вверхъ пошелъ и разшелся съ царевичемъ ис инщалеі поранилъ и побилъ людей мпогихъ» 1). Въ 1557 году, въ сентябръ мъсяцъ, Вишневецкій присылаль къ Ивану Грозному Михапла Есковича съ выраженіемъ желанія поступить въ подданство къ московскому Царю, на что и получиль дозволеніе; съ тімь вмість Вишневецкій изв'ящаль Царя объ устройств'є «на Диепр'є, на Кортицкомъ острову города» 2). Въ томъ же году, 16-го октября, Вишиевецкій чрезъ своихъ пословъ Андрея Щепотева, Нечая, Ртищева, киязя Семена Жижемскаго да Михаила Есковича из-

<sup>2</sup>) Тамъ-же, стр. 272 и 273.

<sup>1)</sup> Русск. лътопись по Никонову списку. Спб. 1791 г., стр. 266.

въщалъ Царя Ивана Грознаго, «что онъ (т. е. князь Вишневенкій) холопъ Царя и великаго князя, и правду на томъ даль. что ему бхати ко Государю; а потомъ воевати крымскихъ удусовъ и подъ Исламкирменъ служачи Царю и великому князю» 1). Производя набъти на татарскія области, князь Вишиевенкій должень быль наконець испытать то же самое и оть татарь. Въ 1557 году, въ мав мвсяцв, Вишневецкій писаль царю, что крымскій ханъ Девлетъ-Гирей съ сыномъ и со многими крымскими людьми приходиль подъ его городъ, что на Хортенкомъ островъ («Городецкоі островъ»), осаждаль его двадцать четыре дия; но божінуть милосердіемть и именемть и счастіемть Наря. Государя и великаго князя, онъ, Вишневецкій, отбился отъ хана, побивъ у него даже много дучшихъ людей, такъ что ханъ пошелъ отъ Вишневецкаго съ великимъ соромомъ п настолько обезсилиль, что Вишневецкій отняль у крымцевь многія изъ ихъ кочевишъ 2). По уже въ 1558 году, въ октябръ мьсяць, хань снова подступиль къ городу на Хортиць; причемъ онъ привелъ съ собою многихъ людей туренкаго султана («турскаго царя») и волошскаго господаря. Вишневецкій, какъ должно думать, долго отбивался, но наконень з Днепра съ Хортицкаго острова пошелъ потому, что корму не стало у него и козаки у него разошлися... И онъ за кормомъ не съть в городе, а пришель за Черкасы и Капевъ» 3).

Царь поиллъ положение Вишневецкаго, и потому велѣль ему, оставивъ Черкасы и Каневъ, ѣхать въ Москву на службу. Въ нолбрѣ мъсяцѣ того жъ года Вишпевецкій прибыль въ Москву; здѣсь Царь назначилъ ему жалованье, далъ въ отчину городъ Бѣлевъ со всѣми волостями и селами, «да въ иныхъ городахъ государь назначилъ киязю подклѣтныя села и велькими жалованы устроилъ»; киязь же за все это клялся животворящимъ крестомъ вѣрно служитъ Царю на вѣки и добромъ

<sup>1)</sup> Русск. лътопись по Никонову списку. Спб. 1791 г., стр. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 266.

<sup>&#</sup>x27;) Тамъ же, стр. 292 и 293.

платить его государству <sup>1</sup>). Въ томъ же 1558 году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, Царь Иванъ Грозный отпустилъ Вишневецкаго на крымекіе улусы, «да с нимъ черкасскаго (черкесскаго) мурзу кабартинскаго канклыча Канукова — въ Кабарту в Черкасы (въ землю черкесовъ), а велѣлъ имъ собрався итти всѣмъ ко князю Дмитрею на пособъ, а отпущенъ въ Черкассы на Казань да на Астрахань судномъ, изъ черкасъ имъ итти ратью мимо Азова; да со княземъ Дмитреемъ же братъ отпустилъ... иныхъ атамановъ с козаки да сотцкихъ с стрельцы; велѣлъ ему Государь итти прямо, а послѣ велѣлъ суды нодѣлати и зъ запасы итти на Диѣпръ, и велѣлъ Государь князю Дмитрею стояти на Днепре и беречи надъ крымскимъ царемъ сколько ему Богъ поможетъ» <sup>2</sup>).

Въ томъ же, 1558 году, мъсяца мая, Вишисвецкій доносиль уже и о самомъ результатъ предпринятаго похода. Простоявъ подъ Перекономъ и не встрътивъ ни одного врага крымца, князь пошель къ Дибпру, къ Таванской переправъ, которая находится на полтретьятцать верстъ ниже Исламъ-Керменя; на перевозъ онъ простояль еще три дня, а крымцы все не являнись къ нему, и это, говорили, оттого, что крымскій ханъ быль въ осадъ. Отъ Таванской переправы Вишневецкій поднялся къ Хортиць («Ортинскій островь») и здісь соединился съ дьякомъ Ржевскимъ; встрътивъ его выше пороговъ, вельль оставить всь коши съ запасами сдъсь же, на Интрекомъ (?) островъ; а изъ дътей боярскихъ, которые изнурены были походомъ, отослаль къ царю, оставивъ у себя только небольшее число боярскихъ дётей, козаковъ да стрёльцовъ, съ которыми отправился дътовать въ Исламъ-Кремень; цёль князя была—захватить Нереконъ и Козлець. Самъ же ханъ крымскій, извъщенный о замыслахъ русскаго царя польскимъ королемъ, сиялъ всё свои улусы съ Дибира и перепесся за Переконъ. Такимъ образомъ Вишневецкій долженъ быль

<sup>1)</sup> Русск. льтопись по Никонову списку. Спб. 1791 г., стр. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, стр. 295 296.

проводить время въ бездъйствін, а нотому царь, отправивъ посла къ князю съ жалованьемъ, самому ему велёлъ вхать въ Москву, оставивъ на Дибпрб Ширяя Кобякова, дьяка Ржевскаго да Андрея Щепотева и съ ними немного дътей боярскихъ на стръльцовъ, да съ козаками Данила Чулкова и Юрія Булгакова 1). Это было въ 1558 году: но уже въ 1561 году Вишневецкій снова оказывается на Дибирів и хлоночеть о томь. чтобы онять передаться польскому королю. Что побудило князя къ этому, неизвъстно: во всякомъ случав, остановивнись въ урочищь Монастырищь, между островомъ Хортицей и городомъ Черкасами, Вишневецкій отправиль къ королю гонца съ просыбою, чтобы онъ снова приняль его къ себъ на службу и выслаль бы, но обыкновению и прежде всего, такъ-называемый глейтоватый, т. е. охранный, листъ для свободнаго пробада изъ Монастырища въ Краковъ. Король охотно принялъ киязя. и въ 1563 году Вишневецкій считался уже на службѣ польскому престолу; расположение короля къ Вишневецкому выразилось между прочимъ тъмъ, что опъ присладъ князю своего медика для излеченія бользии, которою страдаль князь еще въ юношескіе годы, отравленный какимъ-то ядомъ. Вирочемъ, тоть же король при случай не преминуль освёдомиться у русскаго царя и о причинъ отъъзда князя Вишпевецкаго изъ Москвы. :Пришель онь какъ собака и потекъ какъ собака; а мив. 10сударю, и земл'я моей убытка никакого не причиниль», отвычаль царь Ивань Грозный королю Сигизмунду-Августу. Въ это время Вишневецкій сділался на столько дряхлымъ, что едва могъ садиться на коня, но духъ героизма въ немъ не угасалъ. Такъ, находясь въ Краковъ и подружившись тамъ съ польскимъ магнатомъ Ляскимъ, который владълъ молдавскою крѣпостью Хотинымъ и надъялся и всю Молдавію присоединить къ Польшь. Вишневецкій, подъ вліяніемъ этого поляка, задался мыслыю добиться молдавской короны. Съ этой-то цълью онъ и отправ-

¹) Русек, лътон, по Никонову списку. СПб. 1791 г., стр. 308--309.

ляется, въ 1564 году, въ Молдавію. Но это же діло было последнею лебединою песнью киязя. Дело въ томъ, что въ Молдавін въ это самое время боролись два претендента за обладаніе престоломъ: господарь Яковъ Василидъ, иначе Праклидъ, и бояринъ Томжа, иначе Стефанъ IX. Томжа осаждалъ Василида въ Сучавскомъ дворцъ, когда явился передовой отрядъ Вишневецкаго и потребоваль моздавской булавы для своего князя-Томжа новидимому охотно согласился на это притязание и лично пошелъ встръчать славнаго героя. Князь не ожидалъ такой скорой развязки и съ небольшой дружиной двинулся къ Сучавъ, но здъсь внезапно быль схваченъ сторонниками хитраго Томям и пленень. Этого мало. Пленнаго князя Томжа нередаль туркамъ, завишимъ врагамъ его, и тв ръшили предать его жесточайшей казни: бросить живымъ съ высокой башни на одинъ изъ желѣзныхъ гаковъ (крюковъ), которые вдѣланы были въ стъну у морского залива, по дорогъ отъ Константипополя въ Галату. Князь былъ брошенъ, зацвинася ребромъ за крюкъ и въ такомъ видъ висълъ иъсколько времени, оставаясь живымъ, нонося имя султана и охуляя его мусульманскую въру, нока не быль убить турками, не стерпъвшими его злословій. Народъ сохраниль въ своей памяти величественный образъ князя и восикть его трагическую кончину въ готовой уже пъснъ о козакъ Байдъ. Иъсня разсказываеть, что Байда пастолько быль славень, что самь хань предлагаль ему свою дочь въ жены; но Байда настолько же былъ преданъ православной вёрё, что съ омерзеніемъ отвергъ это предложеніе, глумясь надъ всёмъ, что было священно и простому мослемину и самому хану и ръшился даже убить этого послъдняго. Жестопая казнь слідовала за этимь глумленіемь. Польскій писатель Несецкій прибавляеть 1), что у пов'єшеннаго князя было вынуто изъ груди сердце, предавъ его огню, турки всыпали пенель его въ кружки съ виномъ и вынили, желая отъ этого

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Korona Polska 1728—1748, т. IV, стр. 545.

Запорожье.

заразиться такимъ же мужествомъ, какимъ отличался во всю свою жизиь князь Вишиевецкій.

«У Царьгради та на рыночку Тамъ пье Байда медъ-горилочку; Ой пье Байда та не день, не два, Не одну пичку та й не годыночку; Ой пье Байда та й кываетця, На турьского царя похваляется; Ой пье Байда, та ще й налывае А турецкій царь его пидмовляє: Ой ты, Байдо, та славнесенькій, Будь мини лицарь та вириесенькій, Покинь, Байдо, та пити-гуляти, Бери дочку та йди царювати! Бери въ мене тай царивиочку, Будешь паномъ на Украниочку! — Твоя, царю, вира проклятая А дочка твоя, царю, поганая. Крикнувъ салтанъ та своимъ гайдукамъ: - Визьмить Байду того добре въ руки, Визьмить Байду крипко извяжите, Та на гакъ ребромъ добре почепите. Ой висить Байда та й не день, не два Не одну ничку та й не годиночку. Ой висить Байда, про себе гадае Тай на свого цюру зорко споглядае, Та на свою цюру, цюру молодого II на свого коня, коня вороного. Ой ты, цюро жъ мій молоденькій! Подай мени лучокъ, лукъ тугенькій, Подай мини, цюро, тугий лучокъ И стрилочокъ цилий пучокъ! Ой бачу я, цюро, та три голубочки, Хочу я ихъ вбити за для царьской дочки. Де я мирю, тамъ я вцилю. Де жъ я важу, тамъ я вражу. Ой якъ стриливъ, тай царя вциливъ, А парищо та въ потылищо. А его доньку прямо въ головопьку. Не вмивъ, царю, та ты Байды быти, За це жъ тоби, царю, тай у земли прити. Було бъ тоби, царю, конемъ пидъизжати Та було бъ Байды голову изтяти,

Було бъ тило Байды въ землю поховати А ёго хлопця соби пидмовляти».

Такимъ образомъ, Вишиевецкій не удержался на Хортицѣ, и основанный имъ притопъ или Сича, для помѣщенія на островѣ козаковъ, также рушился: основавъ Сичу въ 1557 году, князь должейъ былъ оставить ее уже въ 1558 году. Но прошло болѣе шестидесяти лѣтъ, и Сича на островѣ Хортицѣ снова возникаетъ. Теперь устройство ея принадлежитъ гетману малороссійскихъ и вмѣстѣ кошевому атаману запорожскихъ козаковъ, Петру Конашевичу Сагайдачному. «Какъ поляки шли войною на Россію въ 1630 году 1),—замѣчаетъ князъ Мышецкій,—тогда запорожскіе козаки были подъ Польшею, и одинъ запорожскій воинъ, прозываемый Сагайдачный, на ономъ островѣ (Хортицѣ) построилъ фортецію, а по ихъ званію окопъ» 2).

Въ началѣ XVI столѣтія, сколько намъ извѣстио, — пишетъ Лербергъ, — занятъ онъ (Хортицкій островъ) запорожскими козаками и сдѣлался ихъ сборнымъ пунктомъ... Но заселеніе это продолжалось недолго, столь же мало, какъ и бывшее въ 1630 году, въ которомъ сіи козаки заложили здѣсь крѣпость (Сичу); поелику Бопланъ, бывшій на семъ островѣ въ 1639 г., совѣтуетъ сдѣлать здѣсь заселеніе» 3). «Островъ сей (Хортицкій), — пишетъ Устряловъ въ одномъ изъ примѣчаній къ «Описанію Украйны», — извѣстенъ у Константина Багрянороднаго подъ именемъ острова св. Григорія. Тамъ древніе руссы, переплывъ благополучно пороги и отразивъ непріятелей, приносили жертвы; тамъ въ началѣ XVI столѣтія запорожцы имѣли Сѣчь свою, оставляли ее, въ 1620 году возобновили и вскорѣ вновь покинули» 4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Мышенкій впадаєть въ небольшую погрышность: діло было въ 1618 или 1620, по ин въ какомъ случат не въ 1630, такъ какъ Сагайдачный умеръ уже въ 1622 году.

<sup>2)</sup> Исторія о козак. запорож. Одесса, 1852 г., стр. 68.

<sup>3)</sup> Изслъдов, къ объяси, древи, росс, истор., стр. 278—279.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Бопланъ. Описаніе Україны. Спб., 1832 г , стр. 150, прим. 97.

Хортица,—замѣчаетъ наконецъ Григорій Спасскій,—одинъ изъ большихъ диѣпровскихъ острововъ... Первыми поселенцами здѣсь были запорожскіе козаки... Въ началѣ XVII ст. гетманъ Сагайдачный приказалъ жилища ихъ обвести землянымъ окономъ и деревяннымъ тыномъ или засѣкою, отъ чего, можетъ быть, получило тогда это укрѣпленіе и названіе Сѣчи, сохранившееся и при переходѣ запорожцевъ на другія мѣста, до самаго окончательнаго ихъ разсѣянія» 1.

Такова исторія острова Хортицы. Особенное вниманіе обратиль я на него во время своей поїздки по запорожскимъ ненелищамъ. Подыскавъ себѣ спутниковъ въ лицѣ двухъ стариковъ и учителя Трофима Евфимовича Дешки, ближайшаго къ острову села Вознесенки, я направился внизъ по Диѣпру и прибылъ прямо къ сѣверо-западному углу острова. Здѣсь Диѣпръ островомъ Хортицей дѣлится на два рукава: новый Диѣпръ и старый Диѣпръ. Новый Диѣпръ охватываетъ островъ съ сѣверо-востока и идетъ къ городу Александровску, старый Диѣпръ, иначе Рѣчище, окаймляетъ островъ съ юго-запада и протекаетъ по-надъ колоніями: Верхией-Хортицы, Канцеровки, Розенгардъ, Бурвальде и Пижней Хортицы. Мы направились по старому Диѣпру, или Рѣчищу. Тотчасъ при входѣ въ Рѣчише, у лѣваго берега Хортицы, увидѣли небольшую расщелину.

- А шо то, диду, за росколюка така?
- То печеря така.
- А якъ зветця?
- Зміёва.
- Видъ чёго такъ?
- Гадюччя въ ней багато плодылось.
- А давня ця печеря?
- Ще, кажуть, одъ запорожцивъ.
- Шо жъ лазивъ хто въ ию?

 $<sup>^{1})</sup>$  Гр. Спасскій, Кинга, глаголемая Большой Чертежъ. Москва,  $1846\ \mathrm{r}\cdot,$  стр. 258, прим. 125.

- А вже жъ! Годъ семьдесять тому назадъ у цій печери найшли жертку, довгу та товсту таку, и на жертці десятка зъ два хомутивъ, зъ десятокъ недоуздкивъ, усе, кажуть, запорожське; такъ дуже потрюхло: якъ визьмешься, такъ воно й сипетця, такъ усе и ноопадало.
  - Такъ запорожська печеря?
  - Запорожська.
  - Пидвертай!

Лодка тотчасъ же причалила къ берегу. Иещера оказалась въ гранитномъ откост дъваго (островнаго) берега Ръчища; она настолько возвышалась отъ уровня воды, что безъ вспомогательныхъ средствъ къ ней не было никакой возможности докарабкаться. Тогда мы рёшили едёлать такъ: я должень быль стать общин ногами на плечи деду и такимы образомъ добраться до пещеры, самъ же дёдъ долженъ былъ укръпить возлъ берега весло и по немъ дользть до пещеры. Въ посявднему способу прибъгъ и учитель Дешка. Скоро мы взлазни, зажили свачу, и нашимъ взорамъ представилось довольно просторное углубленіе, на подобіе корридора. Привыкши къ точности, я тотчасъ же прибътъ къ измърению: пещера оказалась высоты двъ сажени, длины больше трехъ; полъ каменный, но засыпанный пескомъ, поверхъ котораго набросаны и жолюки «якирьци»; въ пещеръ было множество комаровъ и мошекъ. Въ самомъ концъ ея зіяла яма, изъ ямы же выдавались острые камии. Мы ръшились спуститься въ яму; иснытавъ, что въ сапогахъ по скользкимъ камиямъ далеко неуотогусд анидо аталудно илачан и азикусва им, ативал ондор, при помощи веревки въ яму. Яма оказалась глубокая, къ югу прежодько удлиненная и засыпаниая много пескомъ; кромф йэн ав «авірыція» — алокол эж акат вр арбант акинчити ничего не оказалось; говорять, впрочемь, что въ очень недавнее время пещера служила мъстопребываніемъ особенно большой змви, но мы не увидали ея и благополучно вылвали изъ ямы, оставивъ затъмъ и самую пещеру. Спускаясь ниже по

Рѣчищу, я норажался необыкновенною высотой и скалистостью ого береговь; особенно величественный берегь лѣвый: онъ, какъ и правый, состоить изъ дикаго гранита, мѣстами спускающагося къ водъ громадными террасами, мѣстами выдѣляющаго изъ себя огромиѣйшіе, очень острые, отроги, мѣстами же представляющаго какъ бы силошную отвѣсную стѣну, возвышающуюся надъ уровнемъ водъ до 30 саженъ. Издали берега рѣки кажутся черными, массивной величины, стѣнами, камни которой какъ бы давятъ одинъ другого. Ничего подобнаго и во всю свою жизнь я не видывалъ. Здѣсь Днѣпръ кажется такимъ дикимъ, грознымъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ величественнымъ и обаятельнымъ, что невольно приковываетъ вниманіе и взоръ человѣка, вселяя въ него въ одно время и страхъ къ себѣ и какое-то священное благоговѣніе... Но вотъ мы стали огибать сѣверный уголь острова, особенно выдавшійся въ Днѣпръ.

- Ну, а якъ цей ригъ зветця?
- Свиняча голова.
- А чого винъ такъ зветця?
- Та того, що похожий на голову свини.

Мы миновали и Свинячью голову; спустились еще ниже. Вездѣ берега скалисты и высоки, особенно-же лѣвый. Спустились еще ниже. Вотъ, съ правой стороны, надъ самымъ берегомъ рѣки, и увидѣлъ заливъ и у него небольшое жилье.

- А якъ цей заливъ зветця?
- Царьска пристань.
- Видъ чого вона таке званіе получила?
  - А Богъ ін знае; изъ старовыны такъ.

Старикъ не могъ объяснить причины названія пристани Царскою. И не мудрено. Дъло въ томъ, что наименованіе это идеть, какъ кажется, съ довольно давняго времени: и именно, если не съ 1738, то съ 1790 года. Въ 1738 году здъсь стоялъ царскій флотъ,— «россійская армія и флотилія, вышедъ изъ Очакова, многое время стояла» 1), а въ 1790 году здъсь

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Мышецкій, Истор. о коз. запорож. Оде**с**са, 1852 г., стр. 68.

останавливались царскіе плоты съ разнымъ лісомъ, который русское правительство присылало півмцамъ-колопистамъ во время переселенія ихъ въ бывшія запорожскія земли.

«Пастоящимъ именемъ своимъ эта мъстность (Царская пристань) обязана, конечно, тому обстоятельству, что именно тамъ была заложена адмираломъ Де-Рибасомъ, въ 1796 году, такъ называемая Екатеринославско-дибировская верфъ, назначенная для содержанія судовъ, чтобы перевозить соль изъ Крыма въ Одессу и Овидіополь» 1). Вотъ причина названія пристани Царскою. Что касается жилья, расположеннаго возлъ пристани, то это небольной поселокъ или хуторъ, принадлежавшій прежде еврею Саксаганскому, а потомъ перешедшій во владъніе двухъ нъмцевъ Риднера и Тиссена.

Отъ Царской пристани мы спустились ниже; берега рѣки постепенно опускались; слъва тянулся тоть-же островъ; справа шла земля колоніп Верхней Хортицы. Подвигаясь еще ниже, мы увидёли, съ лёвой стороны, на берегу Хортицы, устье Куцой балки, а съ правой отъ материка мысъ («скедю») Рогозы. Здёсь мы пристали къ берегу, я вышель на материкъ и увидѣлъ цѣлый рядъ укрѣпленій. (См. пл. І). Укрѣпленія состоять изъ рвовъ, ибкогда глубокихъ, но теперь на половину засыпанныхъ пескомъ, съ осунувшимися, но когда-то также высокими, валами, расположенными звъздообразно, въ видъ креморьерныхъ линій. Пройдя предварительно по встять укръпленіямъ, мы затёмъ прибёгли къ промёру ихъ. после чего оказалось. что весь кругь укрѣпленій состоить изъ иятиадцати канавь и равняется тремъ-стамъ-иятидесяти-пяти саженямъ; причемъ первая канава (если стать лицомъ къ занаду и взять правую сторону укръпленія) равняется сорока-пяти саженямь, втораяиятнадцати, третья—девяти, четвертая—сорока, иятая—двънадцати, шестая-десяти, седьмая-двадцати, осьмая-семи. девятая — семнадцати, десятая — десяти, одиннадцатая — четыр-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Брунъ. Черноморье. Одесса, 1880 г., II, 365.

падцати, двънадцатая — восьмидесяти-шести, тринадцатая -- иятидесяти-четыремъ, четырнадцатая-пяти и наконецъ пятиалцатая — двадцати. Въ срединъ укръпленія имъютъ множество ямокъ, а по угламъ-квадратныя редуты, въ которыхъ каждая сторона имъетъ шесть саженъ длины и состоитъ изъ канавы съ валомъ въ одну сажень высоты, съ пропускомъ съ восточной стороны для входа. Все укръпление расположено такъ, что концы съверной и южной линій его ушираются въ самую рѣку, пропуская чрезъ средину дорогу, ведущую сперва на паромъ черезъ ръку, а потомъ на островъ Хортицу. При этомъ естественно рождается вопросъ: кто-же сооружаль эти укръпленія? Прямого отвъта на этотъ вопросъ нътъ; можно думать лишь, что сооружение этихъ укранлений принадлежитъ тамъ лицамъ, съ именами которыхъ связано и устройство самой Сичи на Хортиць, --это киязь Д. И. Вишиевецкій и гетманъ Петръ Конашевичь-Сагайдачный, который своимь именемъ далъ названіе цьдому урочищу на львомъ берегу Дивира, противъ колоніи Кичкаса», между «Середней» скелей и «попилищемъ» Саrangara 1).

Но укрѣпленія мы оставили и пустились опять внизь по рѣкѣ, держась того же направленія, съ сѣвера на западъ. Скоро мы миновали устье балки Наумовой, идущей съ острова къ лѣвому берегу рѣки; прошли мѣсто переправы (Ueberfahrt) черезъ рѣку съ материка на островъ ²), оставили устье балки Громушиной, идушей отъ острова къ рѣкѣ, и наконецъ очутились у небольшого островка Капцеровскаго. Островокъ находится почти у самаго берега рѣки, съ правой стороны, и отдѣляется отъ материка небольшимъ проливомъ Вырвой; длина Днѣпра отъ сѣверо-восточнаго угла Хортицы къ острову Канцеровскому рав-

<sup>1)</sup> См. также Сбори. юго-зан. отд. И. Р. Геогр. общ. Драгомановъ. Малор. пред. и разсказ., етр. 415. Въ старину по урочину Сагайдачному, по разсказамъ старожиловъ, пролегалъ шляхъ Сагайдакъ, вътвь Муровскаго. Я. Новицкій.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) На берегу острова устроена для перевозчика пебольной домикъ.

ияется двумъ съ половиной верстамъ. Островъ Каннеровскій существуеть съ давняго времени; онъ былъ извъстенъ уже Эриху Ласотъ, только подъ именемъ острова Малой Хортины: Мы пристали, - говоритъ Ласота, - къ берегу (Дивира) ниже. близь лежащаго острова Малой Хортицы... Близь сего острова памваются въ Дибиръ съ русской стороны три рбчки, котовыя вей называются Хортицами, и название это онъ передали островамъ» 1). По разсказамъ старика Осина Шутя, Канцеровскій островь быль совсімь маленькій: «одна скеля, а на пій криность. По за нимъ видъ правого берега (отъ материка) бувъ тиховодъ и вода далеко вризувалась въ балочку. Въ цимъ тиховоди була пристань, куда запорожцы заводили свои байдаки: туть же иноди стояли и царьски судна. Туть, якъ би старъ конати землю, то ще й теперь найшовъ би стари судна. Тамъ затоплени и царьски, и запорожськи. Ще я зазнаю, якъ писля великой воды богато вимило ис-пидъ инску судинвъ. А изъ самой воды, оце якъ хто нырне, то й вытягне, або ружжо. або списъ, або яке зализо» 2). Чтобы составить себф представленіе объ общемъ вида острова, рашено было объахать сперва весь островъ кругомъ и затъмъ уже дълать изследованія на немъ самомъ. Островъ оказался раздъленнымъ на двъ части: низменную, покрытую л'Есомъ, на запад'є, и возвышенную. поросшую травой, на востокъ. Всей земли подъ островомъденадцать десятинъ и тысяча двъсти квадратныхъ саженъ; западный и южный края острова отлоги, а восточный и уголь съвернаго - возвышенны, скалисты и совершенно отвъсны: средняя высота ихъ, отъ уровия водъ, доходитъ до семи сажень. Возвышенная часть острова имбеть укрвиленія по свверной, южной и западной окраннамъ, состоящія изъ глубокихъ канавъ съ насынными валами (см. табл. ХУ), отъ двухъ до трехъ

<sup>1)</sup> По Мышецкому это: Сухая, Великая и Нижияя Хортица; въ настоящее время ръчекъ этихъ иътъ, а вмъсто нихъ есть только сухіе овраги.

<sup>2)</sup> Изъ преданій, запис. Я. И. Новицкимъ.

саженъ высоты; въ общемъ видъ укръпления имъютъ форму полукруга или, точнъе, подковы, съверная и южная стороны которой имъютъ по сорока саженъ, а западная— иятъдесятъ-шесть съ спускомъ въ три сажени для въъзда; внутри укръпленій находятся до двадцати-ияти глубокихъ ямокъ, по которымъ ростутъ деревья. Это такъ-называемый реданъ съ флангами, закрытой горжей и траверсами, направленный вверхъ противъ теченія Диъпра для обороны ръки.

Спрашивается: кто же сооружаль укрвиленія здісь, на Малой Хортиців. Если укрвиленія, сділанныя на материків возлів Царской пристани, могуть быть принисываемы одинаково какъ князю Дмитрію Ивановичу, такъ и гетману Петру Конашевичу Сагайдачному, то то-же можно сказать и относительно укрвиленій на островів Канцеровскомъ или Малой Хортиців. «Мы пристали,—говорить Ласота—къ берегу ниже, близь лежащаго острова Малой Хортицы, гдів лість тридцать тому назадь быль построень замокъ Вишневецкимъ, разрушенный потомъ турками и татарами» 1). Здівсь Ласота не говорить о Сагайдачномъ, но это потому, что Сагайдачный пребываль на островів позже Ласоты.

Но оставивъ и островъ Канцеровскій, мы спустились ниже, держась все того же направленія, съ съвера на югъ. Предъ нами промелькнули слъва устья балокъ: Каракайки, Генеральской, Шпрокой и Корнъйчихи; справа земли колоній: Канцеровки (Розенталь), Розенгардъ, Бурвальдъ и Нижней-Хортицы; среди же самой ръки мы оставили небольшой Корнетовъ островъ. Чъмъ дальше мы подвигались къ концу острова, тъмъ больше замѣчалась разница въ характеръ мъстности: русло ръки, дотолъ узкое, значительно расширяется; берега ея, до этихъ поръ скалистые и возвышенные, становятся отлогими потомъ низменными и наконецъ переходятъ въ такъ называемыя плавни, т. е. пизменным мъста, покрытыя травой и по-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Путев. зап. Эр. Ласоты. Одесса, 1873, стр. 53.



Планъ Малой Хортицы.



росшія мягкой породы деревьями, какъ-то: осокоремъ, красной дозой, ивами и другими.

Совствъ стемитло, когда мы выбрались къ самой оконечности южной части Хортицы. Здъсь мы пристали къ берегу и вышли на островъ. Оказалось, что южная часть острова шире съверной, по за то значительно ниже ея; она обилуетъ многими озерами, покрыта высокой болотистой травой и разными деревьями, начиная отъ ивняка и кончая дубомъ. Въ общемъ это нечто иное, какъ очень большая плавия. Но мы снова усълись въ лодку и скоро выскочили въ Новый Дибиръ. Теперь путешествіе наше было затруднительно, такъ какъ намъ нужно было плыть противъ теченія.

- Паничу!
- А що, диду?
- Примичайте: остривъ Просередъ, Капральскій Просередъ! Я осмотрълся и дъйствительно увидълъ небольшой островъ, напосный, песчаной формаціи, расположенный ближе къ острову, нежели къ материку, противъ устья балки Проризной, идущей съ острова. Мы поднялись выше. Справа показалась Александровская пристань, слъва —высокій мысъ Нижняя голова.
  - Диду!
  - А що, паничу?
- А скажи-ка, видъ чого ця гора зветця Низчею головою?
- Та видъ чого? Отто жъ була вамъ Висча, або Свиняча голова, видъ гори, а ця буде Низча голова, видъ низу.

Мы поднялись еще выше, миновавъ съ лѣвой стороны на островъ устья балокъ: Корніевой, Липовой, Костиной, Баш-мачки и Шанцевой; а съ правой на материкъ — деревню Слободку, село Вознесенку и среди рѣки островъ Разстъбинъ.

- А давній цей остривъ?
- Ни, не зовсимъ давийй; трохи низче цёго бувъ другий остривъ, такъ отой давийй; винъ звався Дубовый, та теперь одъ нёго и слида не зосталось.

- Де жъ винъ дився?
- Де дився? Вода пидмыла; туть це не диковынка: оце стоить скилько лить остривъ, коли гляды и загувъ за водою. На Дубовимъ острови бувъ и лисъ, та лисъ великий, саме дубъя, бувъ и шинокъ, и млинъ, такъ усе шийло за водою. Велику сылу мае вода. Мабуть, годъ бильше десяти назадътому було.
  - И великий остривъ бувъ?
  - Та якъ вамъ сказати? Версти зъ дви довжини бувъ.

Наъ плана, находящагося въ Хортицкомъ волостномъ правленіи, видно, что островъ Дубовый имѣлъ 64 дес. земли. Вотъ ужъ гдѣ непримѣнимо понятіе о недвижимой собственности!

Оть Разстойна острова мы поднялись еще выше; скоро, вдоль лѣваго берега Днѣпра, на восточной окраниѣ острова Хортицы, мы увидѣли нѣсколько домиковъ нѣмцевъ-колонистовъ; они расположены въ ложбинѣ, искусственно углубленной и довольно живописной; множество вѣтвистыхъ густо-насаженныхъ вербъ, росшихъ у самаго берега рѣки, не позволяло намъ ясно разсмотрѣть нѣмецкія обиталища. Мы поднялись выше и скоро миновали Думну 1) скелю, устья Ганновской, Малой Вербовой и Большой Вербовой балокъ съ лѣвой стороны на островѣ, Скотивскую, Реликую скели и устье Блуквы балки, съ правой стороны отъ материка. Но поднявшись еще немного вверхъ, мы добрались до скели Вошивой, съ лѣвой стороны отъ острова.

- Скажи-жъ, диду, зъ якои це речи одна скеля вветця Думною, друга Скотивською, а третя Вошивою?
- Думна видъ запорожця Думы и Скотивська тежъ видъ запорожця: Скотивецъ запорожець живъ коло неи. У него товару (рогатаго скота) була сыла; якъ пригопе було его на водоной до Динира, такъ Диниро ажъ стогне... Богатиня бувъ

<sup>1)</sup> У пъмцевъ Мартынова.

той Скотивець. Та довго, кажуть, и живъ винъ тутъ; уже якъ и запорожцивъ порозгонили видциля, а винъ усè живе та живе соби. Усякого було й пріймае до себе: хто видкиль не визьмится усè до него: винъ его сперше нагодуе, а потимъ и роботу найде. Услави великий бувъ Скотивець; якъ умеръ, такъ и скелю прозвали ёто мениемъ: Скотивська скеля. Тутъ же й балка Скотивська е.

- А Вошива скеля видъ чого прозвалась?
- Вошива тежъ видъ запорожия: тутъ, выбачайте, кажутъ, запорожьска голота лужу свою прудыла; оце було повзлазять на скелю, поскидають сорочки та штаны та якъ почнуть лупити воши объ скелю, такъ ажъ хрустить на ввесь Динпро. Отъ то вона й Вошива.

Поднявшись еще выше отъ Вошивой скели, мы увидъли, съ лѣвой стороны отъ острова, устья балокъ Молодияги, Холодиой, Совутиной съ мысомъ того же имени, скалу Пристинь съ правой стороны и добрадись до острова Дубоваго.

- Уже-жъ, диду, вы, мабуть, знаете видъ чого воно и Совута скеля получила свое прозвание?
- Балакають, шобъ то видь запорожця Совуты; противъ скели, у бальци, е богато печерь; у тихъ печеряхъ винъ и живъ. Страшный, кажуть, бувъ Совута той: очи таки якъ у совы, що въ ночи лучче о́ачуть якъ у день; у день, кажуть, винъ и не виходивъ изъ своихъ печерь,—ниччю оброблявъ усяки дила; такъ вискоче, ухопе, що сму треба, та виьять у свою нору и порина, наче той звиръ.

Добравшись отъ мыса Совуты до Песчаной косы, у сѣверовосточнаго угла острова, откуда мы и начали свой обходъ вокругь него, мы затѣмъ новоротили назадъ и пристали къ острову Дубовому. Любопытно было взглянуть на этотъ островъ. Островъ оказался небольшой; длина его едва доходитъ до одной версты; опъ на половину каменистый, на половину песчаный; вершина его йокрыта невысокими деревьями, осокорникомъ и шелюгой. Недавно, говорятъ, здѣсь росли и дубы; до 1845 года на

островѣ видны были остатки отъ иѣкогда существовавшихъ здѣсь укрѣпленій, смытыхъ потомъ сильнымъ вешиимъ раздивомъ рѣки.

Теперь объездъ острова конченъ, и мы возвратились назадъ, приставъ къ берегу острова, противъ средины колоніи, нѣсколько выше Думной скели. Здёсь я отпустилъ своихъ спутниковъ въ село Вознесенку, и иёмкомъ направился къ ближайшему на островъ дому. То была школа, лучшее зданіе во всей колоніи; она стоитъ на возвышенности, обращенная параднымъ крыльцомъ на востокъ, къ рѣкѣ, и обсажена съ двухъ сторонъ, съ съвера и юга, высокими деревьями, къ ней вела широкая и довольно высокая лѣстница. Поднялся по лѣстницъ. Дверь оказалась запертой. Началъ стучатъ. Долго простучалъ я, пока наконецъ не услышалъ раздавшагося въ съняхъ скрина отъ шаговъ чего-то, повидимому, очень грузнаго. Шаги приближались очень медленно. Наконецъ что-то подошло къ двери и, не отворяя ее, опросило по-нъмецки:

- Wer ist hier? (Кто здъсь?)
- Ein Mann. (Человѣкъ).
- Was für ein? (Rakon?)
  - Ein Reisender. (Путешественникъ).
  - Woher? (Otray,ta?)
- Aus Charkoff. (Изъ Харькова).

Тогда дверь отворилась, и на порогъ показался мужчина изсколько менъе, чъмъ средняго роста, довольно полный, уже пожилой, съ круглымъ, безъ бороды и усовъ, лицомъ, въ туфляхъ на ногахъ: передо мной стоялъ учитель колоніи Якубъ Якубовичъ Куппъ. Я обратился къ нему съ просьбою пріютить меня у себя, но измецъ, подумавши немного, почему-то отказаль миъ, совътуя обратиться лучше къ кому-инбудь изъ сосъдей. «Если хотите, я сведу васъ къ Иеткау». — «Сдъланте милостъ». Мы отправились къ Иеткау; но и здъсь я потерпъль базсо: нъмецъ даже не отперся, не смотря на нашъ стукъ. Что дълать? Идти еще къ кому-инбудь или располагаться подъ

открытымъ небомъ, на холодной и сырой землъ? Я склоненъ быль на послёднее.—«Да вы зачёмь пріёхали къ намь на островъ?» спросилъ меня Куппъ. Я объяснилъ ему цъль моей побадки. Купиъ задумался.— «Ну, ужь знаете что: и могу пріютить васъ у себя». Нечего и говорить, что подобный обороть дъла меня обрадовалъ несказанно. Мы возвратились назаль, дошли до школы, поднялись по деревянной лъстпицъ. вошли въ широкія сёни и наконецъ очутились въ просторной комнать Studirzimmer (кабинеть) Куппа. Обстановка оказалась простая, но она изобличала въ хозяний присутствие хорошаго и даже, ножалуй, изящнаго вкуса; такъ, столъ, стулья, диванъ, гардеробъ-все какъ-то пріятно поражало своей новизной и доскомъ; вездъ замъчалась безукоризненная чистота; поль быль вымыть до удивительной бълизны. Чувствуя усталость, я тотчасъ же, когда вошелъ въ комнату, уселся на диванъ за столомъ. «Не хотите ли всть!» обратился ко мив Куппъ. — «Да, хочу», отвётиль я безъ церемоніи, потому что действительно хотвать всть. «Сію минуту прикажу подать вамъ», торопливо проговорилъ хозлинъ. И точно: черезъ минуту на столъ подано было молоко, масло и хлъбъ. Ужинъ окончился скоро и я, не смотря на свое утомленіе, вышелъ съ хозянномъ посидъть на крыльцъ. Бросивъ взглядъ впередъ, по направлению къ востоку, я увидълъ иъчто прекрасное, едва видънное мной до сихъ поръ на всемъ протяженін того Дивира, который я успыть пробхать. Почь была теплая и тихая; небо все залито звъздами, взошедший высоко мёсяць обливаль всю окрестность своимь мягкимь свётомъ; передъ нашими глазами разливался Дибиръ длинною, широкою полосой; онъ былъ совершенно спокоенъ, какъ бы недвижниъ; отъ праваго берега его, нокрытаго сплошною стъной высокихъ велен'вющихъ деревьевъ, вѣяло освѣжительной прохладой; отъ лъваго берега его, совершенно обнаженнаго, усвяннаго неимовврной величины скалами, то высоко вверхъ выскакивающими, то нависающими надъ водой или далеко выдающимися въ ръку, вставали какія-то длинныя, причудливофантастическія тіни, ложившіяся темными нятнами въ широком ріжі. Никого и ничего не видно, кромі большихъ лісныхъ плотовъ, которые длиной полосой протягивались но-надъ лівымъ берегомъ ріки, остановленные на время ночи; по плотамъ кое-гдів промелькиетъ темная фигура литвина, оставляющая отъ себя въ воді обликъ человіка внизъ головою и кверху погами; кое-гдів, на томъ же нлоту, вспыхнетъ огонь на разложенныхъ кострахъ, погоритъ-погоритъ и опять затухнетъ. Новсюду тишина! Общее безмольіе нарушается только отрывистыми звуками різчи да заунывной короткой пісснью какого-нибудь пария плотовщика... Словомъ, то была картина широкая, величественная, полная прелести и очарованія. Во всемъ этомъ было что-то такое, что влекло къ себі и мою мысль и мое сердце...

Стъдующимъ днемъ я подиялся съ восходомъ солица и тотъ же часъ отправился на экскурсію. На этотъ разъ я поставиль себъ задачею осмотръть съверную часть острова, дълящагося по самой природъ на съверную, среднюю и южную части. Меня сопровождать Якубъ Якубовичъ Купиъ. Пройдя съ полъ-версты. половину пространства, занимаемаго всей колоніей, отъ школы до дома колониста Давида Янцена, мы сразу выбрались на несчаную возвышенную мъстность, чрезъ которую продегала ишрокая дорога. Быстро зашагали мы по дорогъ; очень скоро миновали балки Малую Вербовую, Большую Вербовую; прошли сще съ версту и наконецъ увидѣли цѣлый рядъ полевыхъ укрѣпленій (Schanzengraben). Рѣшено было сперва пройти по всѣмъ укръпленіямъ, чтобы составить себъ общее представленіе о нихъ. а потомъ уже прибъгнуть къ измърению. Трудъ былъ немалый, Дъло въ томъ, что длина всъхъ укръпленій, если растянуть ихъ въ одну прямую линію, простирается, какъ оказалось, болье. чёмь до двухь съ половиной версть: 1455 сажень. Въ общемьэто рядъ редуговъ соединенныхъ между собой липіей оконовъ. расположенныхъ какъ разъ въ съверо-восточномъ углу острова. (См. пл. I). Самые редуты представляють изъ себя небольшіе квадраты, въ которыхъ каждая сторона состоитъ изъ высокой земляной стыны, доходящей до десяти сажень, причемь одна изъ сторонъ, обыкновенно съверная или западная, имъетъ отверстіе, какъ видно для входа; въ срединѣ редуты, внутри, выконаны одна, двъ, а иногда три и больше, ямки, быть можетъ, имъвшія значеніе землянокъ для пом'єщенія въ нихъ войска. Всёхъ такихъ редутовъ въ съверной части острова — восемнадцать. Окопы, числомъ тринадцать, представляютъ изъ себя большіе рвы, съ пасынными при нихъ высокими валами, соединяющими каждый изъ редутовъ; наибольшая длина рвовъ-полтораста саженъ, наименьшая—восемьдесять нять; тахітит глубины рвовь — два аршина, тахітит высоты валовь полторы сажени. Съ юга укръпленія начинаются непосредственно отъ Дибира и идуть по направленію отъ востока къ западу, отъ Вошивой скели къ парому; они состоятъ изъ трехъ траншей, соединенныхъ между собою столькимъ же числомъ редутовъ; изъ нихъ первая траншея имбеть длины сорокъ-пять саженъ, а вторая и третья-по сто-нятнадцати. За третьимъ редутомъ линія траншей разділяется на двъ, причемъ первая идетъ къ юго-западу, къ балкъ Каракайкъ, и состоитъ изъ трехъ редутовъ, связанныхъ тремя траншеями, одна въ сто, другая въ семьдесятъ и третья въ восемьдесять сажень длины, а вторая направляется къ съверо-заналу, къ балкъ Громушкиной, и состоитъ изъ двухъ редутовъ съ одной траншеей, въ сто-десять сажень длины. Но давъ отъ себя двъ побочныя линіп, на скверо-востокъ и юго-западъ, главная (восточная) линія даеть еще и третью: прямо съ юга на свверь; эта третья линія состоить изъ шести редутовъ, соединенныхъ между собою пятью траншеями 1), изъ коихъ три сохранились внолив, а два только отчасти; причемъ нервая и третья траншен имъютъ по сто-иятидесяти саженъ длины, четвертая ровно сто, иятая восемьдесять, шестая—также сто <sup>2</sup>). Шестымь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Была и шестая (по порядку вторая) редуга, имѣвіная **1**50 саж., по теперь она засыпана пескомъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Иятый и шестой редуты на половину также засыпаны пескомъ; прежде пятый имътъ 100 саж., а шестой—150.

редутомъ эти укрѣиленія и оканчиваются. Отъ сѣверной окраины острова, по направленію съ запада на востокъ, укрѣиленій нѣтъ, они начинаются уже на другомъ, восточномъ концѣ острова, по направленію съ сѣвера на югъ: здѣсь насыпаны четыре редута, соединенные такимъ же числомъ траншей, по полтораста саженъ каждый. Восточная линія укрѣпленій стоитъ особо отъ южной и западной, не соединяясь ни съ той, ни съ другой и прерываясь менѣе, чѣмъ на половинѣ всей восточной окраины острова.

Такова общая схема укрѣпленій въ сѣверо-восточномъ углу острова. Къ укръпленіямъ-же надо причислить и тъ многочисленныя глубокія ямы, которыя расположены частью за чертой укрыпленій, частью внутри, и которыя служать признаками бывшихъ здёсь нёкогда землянокъ. Ямы, расположенныя за чертой укранленій, тянутся по прямой линіп, съ савера на югъ, вдоль редутовъ и рвовъ, въ два ряда и большею частью попарно, причемъ промежутокъ между каждою парою равняется двумъ саженямъ, также какъ и самый діаметръ пространства, занимаемаго каждой изъ ямъ. Кромъ ямъ, расположенныхъ непосредственно возл'в редуть и траншей, есть ямы, которыя находятся въ болье отдаленныхъ мъстахъ отъ укръпленій, у западной окраины острова; эти ямы слёдують въ безпорядкё одна за другой, но за то онъ и глубже и шире предшествующихъ. Тоже самое можно сказать и относительно ямъ, расположенныхъ внутри укръпленій; число ихъ заходить за сто, но всь онъ расположены очень неправильно и въ однихъ мъстахъ нисходять до глубины сажени и болье того, а въ другихъ значительно менте этого. На сколько можно судить по ямамъ, съверная часть острова населена была всего болье съ восточной и западной сторонъ и только отчасти съ южной, съверная-же сторона не носить на себѣ никакихъ слѣдовъ жилья. Видно также, что землянки, если только это были онв, располагались больс въ скрытыхъ мъстахъ: балкахъ, углубленіяхъ, скатахъ, загроможденныхъ камнями и защищенныхъ деревьями; замѣтно также, что изъ двухъ населеннъйшихъ сторонъ, восточной и западной, послъдняя имъла больше жильевъ, нежели первая, такъ какъ и до сихъ поръ на западной окраниъ насчитывается 225 ямъ, кромъ засыпанныхъ пескомъ, а на восточной—171.

Послѣ всего этого является вопросъ: кто-же быль виновникомъ сооруженія оставшихся теперь на островѣ Хортицѣ укрѣпленій? Можно думать, что починъ сооруженія названныхъ укрѣпленій принадлежаль сперва князю Дмитрію Ивановичу Впиневецкому, какъ въ томъ убѣждаетъ насъ свидѣтельство лѣтописца 1) и слова посланника Эриха Ласоты 2). Но кромѣ Вишневецкаго на островѣ Хортицѣ дѣлали укрѣпленія еще Яковъ Шахъ 3), затѣмъ гетманъ малорусскихъ козаковъ и кошевой атаманъ запорожскихъ, Иетръ Конашевичъ Сагайдачный, въ 1618 и 1620 году 4), и русскія войска, въ 1738 году. «Въ 1738 году на Хортицкомъ островѣ сдѣланъ отъ Россіянъ великій ретраншементъ со многими редутами и флешами, на которомъ Россійская армія и флотилія, вышедъ изъ Очакова, долгое время стояла 5).

Кром'в редутовъ, траншей и ямъ въ съверной части острова есть еще четыре кладонща, по преданію оставшіяся отъ времени пребыванія здѣсь запорожскихъ козаковъ; одно изъ такихъ кладонщъ находится у восточнаго берега острова, надъ балкою Велика-Молодняга; другое—въ съверо-западномъ концѣ острова, надъ 'крутизной Ръчища, третье и четвертое—съ западной стороны, между Куцой балкой и переправой черезъ то-же Ръчище на островъ.

<sup>1)</sup> Русск. лът. по Никон. еписку. Спб., 1791 г., етр. 272 и 273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Путев. зап. Эр. Ласоты Одесса, 1873 г., стр. 53. См. также Карамзинъ: Истор. госуд. росс. Сиб., 1819 г., стр. 252; Бантышъ-Каменскій. М. 1842, II, 113. Маркевичъ. Ист. Малороссіп. М. 1842, I, 45.

<sup>3)</sup> Яковъ Шахъ, сперва генеральный есаулъ, а потомъ, съ 1582 г., сетманъ малорусскихъ козаковъ. Семеновъ, Истор, Малоросс. Москва, 1874, 1, 71.

<sup>4)</sup> См. указанія выше.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Мышецкій, Ист. о запорожск. козак. Одесса, 1852. стр. 68.

Уже высоко поднялось солице, когда мы оставили украиленія и направились вдоль береговъ той-же, съверной, части. Но и берега пройдены; оставалось сдёлать нёсколько экскурсій оть береговъ къ укръпленіямъ, въ разныхъ направленіяхъ; окончено и это. Оказалось, что вся стверная часть острова довольно возвышенна, особенно въ сравнении съ южной, камениста и малольсна; деревья растуть здысь то вы одиночку, то кустами и большею частью состоять изъ дикихъ грушъ, букса (Buchs-Baum), черноклена, шелюги, боярышинка, барбариса, крушины и ръдко дуба. Есть, вирочемъ, цълыя аллеи такихъ деревъ, но он'в растуть лишь по канавамь бывшихь укрѣпленій. Также мало здъсь и травы: только восточная половина этой части острова покрыта чаберомъ, молочаемъ, царскимъ скипетромъ и зеленымъ мхомъ; съверная же, равно какъ и западная и южная, представляють изъ себя почти голыя несчаныя пространства. линь по мъстамъ засаженныя красной лозой, называемой здъсь шелюгой; таково, напримірь, большое несчаное пространство за южной и западной чертами укрѣпленій. Но за то, сравиительно съ другими частями острова, съверная часть представляеть изъ себя едва-ли не самое величественное мъсто на всемъ Дибиръ, кромъ развъ весьма немногихъ мъстъ между порогами на островахъ. Если стать на восточной окраинъ съверной части острова и взглянуть вверхъ, вдоль ръки, то картина представляется по истинъ обворожительная. Вотъ прямо, среди ръки, не вдалекъ отъ береговъ острова, высятся массивныя скалы «Стовны» и «Стоги», а за ними выдвигаются громадные выступы «Дурна» и «Середня»; еще далье, справа, видивются верхушки зеленьющихъ деревьевъ, исполиновъ дубовъ, -- то урочище Сагайдачное, а слева выплываеть, въ виде длинной яркозеленой ленты, колонія Кичкась, иначе Эйилаге. Самый Дивпрь имъетъ здъсь неизъяснимую прелесть: въ началъ, освободившись отъ пороговъ и вырвавшись изъ узкаго русла у Кичкаса, онъ со страшною силою ударяется о гранитные острова и мысы и шумить, и бурлить, и высоко вздымается, а затъмъ, разливнись на множество струй, начинаетъ, мало-по-малу, принимать спокойный видъ, дълается чистымъ, какъ хрусталь, свътлымъ, какъ золото, и виъсто стона и рева издаетъ какой-то иріятный мелодическій звонъ. Но еще больше величія являетъ изъ себя Диъпръ, когда взойдешь на одинъ изъ кургановъ острова и взглянешь на ближайшія окрестности. Языкъ нъмъетъ отъ восторга, душа наполняется благоговъніемъ къ тому, кто сложиль природу въ такой прекрасный узоръ.

Осмотрѣвъ сѣверную часть острова, я рѣшилъ возвратиться на этотъ разъ въ колонію, тѣмъ болѣе, что и спутникъ мой, Якубъ Якубовичъ Купиъ, давно уже подавалъ намеки на эту мысль. Скоро мы вышли на открытую дорогу и зашагали.

- А что, Якубъ Якубовичъ, давно ли поселились ваши колонисты на Хортицѣ?
  - 0, да! Еще съ 1789 года.
- То есть, это, стало быть, черезъ четырнадцать лѣтъ послъ паденія запорожской Спчн?
  - Ну, ужъ этого я не знаю, знаю только 1789 годъ.
  - II много поселилось здѣсь вашихъ колонистовъ?
     Восемнадцать хозяевъ.
  - -- Вы говорите хозяевъ: почему же не дворовъ?
- Да потому, что у насъ счеть ведется не по дворамь, какъ у русскихъ, а по хозяевамъ, а хозяевами у насъ называются тѣ, которые имѣютъ кромѣ домовъ и дворовъ еще землю; земля—самое главное, и безъ нея хоть имѣй и домъ; и дворъ, и скотъ, а хозяиномъ не будень считаться; безземельные—вотъ какъ у насъ такіе называются.
- Такъ. Скажите же мнѣ, пожалуйста, много ли на вашемъ островѣ въ настоящее время хозяевъ?
  - И прежде было восемнадцать, и теперь столько же.
  - Какъ это такъ?
- А вотъ какъ: у насъ пока живъ отецъ, онъ не дълить своей земли между сыновьями; въ случать же его смерти, вся земля поступаетъ старшему сыну, а остальные сыновья до-

вольствуются деньгами, скотомъ и разнымъ движимымъ имуществомъ, которое оставилъ имъ отецъ. Бываетъ, что и эти сыновья получаютъ землю отъ отца, но такая земля пріобрѣтается самимъ отцомъ гдѣ-нибудь на сторонъ.

- Такъ вотъ какъ!
- Ла, такъ.
- Скажите же, пожалуйста, какъ общирна ваша колонія?
- Вся плошадь нашего острова, по плану, опредъляется двумя тысячами пятью-стами сорока-семью десятинами и тремястами двадцатью-пятью саженями; а линія, которою протянулись наши поселенія, равняется восьми-стамъ семидесяти саженямъ; выходитъ почти двѣ вереты; съ сѣвернаго конца крайній домъ Давида Янцена, а съ южнаго—Абрама Петкау.
  - А знаете ли вы, чему равияется окружность острова?
- Окружность острова равияется двадцати-четыремъ съ половиной верстъ, такъ у насъ показано на иланъ; видите ли, въ длину каждая сторона острова имъетъ по десяти верстъ, да въ ширину одна двъ съ половиной, а другая двъ, итого: двадцать-четыре съ половиной версты.

Здесь разговоръ нашъ прекратился: мы дошли до самой школы. Измёреніе укрѣиленій и затѣмъ разговоръ во время пути заняль насъ такъ, что мы совсьмъ позабыли о пищѣ, но теперь, когда вошли въ комнату, желудокъ сразу же заявиль о своихъ правахъ. Хозяйка не заставила себя долго ждать, и скоро на столѣ показались: ветчина, молоко, сыръ, хлѣбъ, супъ, жаркое и кофе. Изъ всего этого меня занялъ особенно супъ. Это такой сумбуръ, который могутъ выдумать только одни иѣмцы. Чего въ этомъ супѣ не было? Молоко, мука, изюмъ, говядина, вода, вишни и еще что-то такое неуловимое—все это составляло нѣмецкій супъ, или, лучше сказать, снадобье, котораго непривычному человѣку и въ ротъ нельзя было взять. Но мой нѣмецъ уплеталь супъ съ такимъ аппетитомъ, что казалось у него за ушами трещало.

— Что же вы не кушаете нашего супа?

- Благодарю васъ; я какъ-то усталъ, отвъчалъ я, не желая сказать правду.
- Вамъ, въроятно, нашъ супъ не нравится?—Вы благородный человъкъ.

Чтобы утвшить Куппа, я занялся другими яствами, между которыми особенно вкусными показался мив кофе. Но объдь окончень, и въ комнату вошла хозяйка. Я началь благодарить ее; но забывъ, что я нахожусь въ нѣмецкой колоніи, заговориль по-русски; нѣмка смотрѣла на меня спокойно и ни словомъ, ни движеніемъ не отвѣчала мив; оказалось, что она ни одного слова не знаетъ по-русски, не смотря на то, что прожила на островъ уже чуть-ли не пятьдесятъ лѣтъ.

- Ich danke sehr, madame' (очень благодаренъ, мадамъ), поправился я тогда.
- Ich bitte, Herr (прошу, сударь), отвътила миъ хозяйка. За объдомъ последоваль короткій отдыхъ и затёмъ мы снова отправились на рекогносцировку. Теперь мы избрали предметомъ своихъ изследованій среднюю и южную части острова. Пройдя нижнюю половину колоніи и поднявшись вверхъ, мы прежде всего наткнулись на огромный дубовый пень, въ окружности до трехъ саженъ, остатокъ отъ громаднейшаго дуба, существовавшаго нъсколько сотъ лътъ, свидътеля паденія запорожской Сичи и поселенія и мецкой колоніи. Еще не такъ давно, подъ тёнистыми вётвями дуба часто въ лётнее жаркое время, послѣ полевыхъ трудовъ, отдыхали нѣмцы - колонисты. По воть уже лъть двънадцать тому назадъ дубъ усохъ, оставивъ отъ себя лишь одинъ толстый пень. Нёмцы такъ дорожили дубомъ, что и теперь высказываютъ сожальние отъ утратъ его. «Лъть пять тому назадъ, — нишеть въ 1876 году Я. П. Новицкій, —на остров'т Хортиц'т засохъ священный дубъ-эта замъчательная древность острова, - прожившій десятки въковъ. Онь быль вътвисть и колоссальной толщины, стояль въ стаиятидесяти саженяхъ отъ Островъ-Хортицкой колоніи, на югъ, у самой дороги, направленной чрезъ островъ въ длину; въ на-

стоящее время сохранился только иень дуба, но которому можно судить о его громадности... Преданіе говорить, что въковой дубъ быль сборнымъ пунктомъ для запорожцевъ, гдъ собиралась у «святаго дуба» козацкая рада для обсужденія политическихъ и общественныхъ вопросовъ; подъ дубомъ когда-то дились и запорожскія молитвы, когда-то козаки брались за оружіе противъ непріятеля. Въ 1775 году, «писля тропцкого свята», запорожцы въ послъдній разъ отдали честь «святому дубови», гдъ роспили итсколько бочекъ горилки и въ послъдній разъ отплисали запорожскаго козачка; тутъ же лились и слезы козацкія, когда они прощались, расходясь во всть концы, — «хто на Динъ, хто на тихий Дунай, а хто до риднои осели (де була жинка зъ дитьми) доживать вику» 1).

Постовавъ у дубоваго иня о невозможности возвратить прошедшее время и воскресить умершихъ козаковъ, чтобы заставить ихъ поразсказать объ ихъ же собственной жизни, мы поднялись еще выше и здёсь, взявъ немного влёво, наткнулись. какъ и въ съверной части острова, на цълый рядъ укръпленій. Укръпленія находятся на югь, въ полуверсть отъ дома колониста Абрама Петкау, и тянутся поперекъ острова, съ востока на западъ, отъ Новаго Дивира къ Старому или Ръчищу, или по направлению отъ с. Вознесенки къ колонии Розенгардъ. Какъ и на съверной части острова, такъ издъсь укръпленія (Schanzengraben) состоять изъ редутовъ, соединенныхъ между собою траншелми; разница между теми и этими укрепленіями состопть лишь въ томъ, что здёсь украшленія протянуты въ одну прямую линію и, стало быть, совсёмь не такъ сложены, какъ северныя. (См. пл. I). Всёхъ редутовъ здёсь четыре, траншей-три. Какъ и въ свверной части острова, такъ и здъсь, редутъ представляеть изъ себя правильный квадрать, каждая сторона котораго равняется десяти саженямь; траншея же представляется

¹) Я. Новицкій, Островъ Хортица на Дибиръ. «Одес. Въсти.» 1876 № 55, стр. 20.



I. Uz. I.

Планъ Хортицкой Сичи



гдубокимъ рвомъ, который свизываетъ редуты и по которому въ настоящее время растутъ разныя деревья. Изъ редутовъ первый сохранилась наилучшимъ образомъ; онъ имъетъ входъ съ восточной стороны и въ самой среднив своей вмыщаеть яму, имкющую шесть футовъ глубины и заросшую густымъ глоломъ; какъ и редутъ, яма также имъетъ входъ, съ восточной стороны. Высота валовъ перваго редута не восходить больше лвухъ саженъ, глубина рвовъ—больше полуторы сажени. За первымь редутомъ следуеть сперва четыреугольная яма, по величине меньше предшествующей, совствы почти осунувшаяся и разбитая, а за ямой уже начинается траншея. Траншея тянется на протяженін ста патидесяти саж., въ однихъ м'ястахъ она совершенно разбита, въ другихъ-сохранилась хорошо, но заросла церевьями. За траншеей снова следуеть редуть, такой же величны, какъ и первая, по только ибсколько инже ея; она также имбеть съ востока входъ и въ серединъ своей вмъщаетъ двѣ ямы, въ полторы сажени въ окружности каждая; канавы и ямы заросли деревьями. За вторымъ редутомъ следуетъ вторая траншея, длиною въ сто саженъ, и больше и лучше сохранившаяся первой и гуще заросшая деревьями. За второй траншеей сабдуеть третій редуть, такой же величины, какъ и первая, но также осунувшійся, какъ и второй; въ ней три ямы, по величинъ меньше предшествующихъ, со входомъ съ той же стороны. Съ третьимъ редутомъ граничитъ, съ съверной стороны, балка Широкая (Rei Lecht). За третьей редутой тянстся третья траншея; она тянется сначала на сто-саженъ, затъмъ прерывается, но спустя 60 саженъ снова начинается и идетъ на пространствъ также ста саженъ, причемъ объ половины канавы, въ видъ силошной густой аллен, заросли разными деревьями, преимущественно же грушами, берестомъ, чернокленомъ и глодомъ. За третьей траншеей следуетъ четвертый и последній редуть: онь также прекрасно сохранился, какъ и первая, но выбщаеть въ себъ три ямы, изъ коихъ двъ довольно большія и одна нізсколько поменьше; какъ ямы, такъ и самые

рвы редуты заросли деревьми, тёми-же грушами, берестомь, глодомь и др. Четвертымъ редутомъ укрѣпленія въ средней части острова и оканчиваются: дальше, отъ редуты и до берега Стараго Диѣпра или Рѣчища укрѣпленій никакихъ нѣтъ: окраины острова оканчиваются низкимъ спускомъ, нереходящимъ нотомъ въ самый берегъ рѣки.

Осмотръвъ среднія укръпленія, мы направились затьмь вправо, къ съверу, имъя цълью пройти балку Широкую и выбраться на засъянныя поля. Балка оказалась дъйствительно широкая изъ всъхъ балокъ на островъ; въ устъъ она нокрыта прекраснымъ дубовымъ лъсомъ, между которымъ растетъ высокая трава. Увидя небольшой холмъ подъ вътвистымъ дубомъ, я уже готовъ былъ присъсть на него, чтобы нъсколько отдохнуть отъ своей усталости. Но Якубъ Якубовичъ ръшительно воспротивился этому.

- Вы и не думайте здёсь садиться.
- Почему же такъ?
- Да потому, что здёсь водится множество змёй. Недавно показывалась здёсь етрашная змёя; саженъ до трехъ, говорять; она перепугала одного нашего колониста, да вёдь какъ? Несчастный лишился-было языка: двё недёли не говориль: возили его и къ доктору, ничего не сдёлалъ; потомъ уже само прошло; онъ разсказывалъ, что ходилъ по Широкой балкъ и увидёлъ тамъ змёю, да такую страшную, которая перепугала его на смерть. Какъ онъ спасся отъ нея, Богъ его знаетъ. Колонисты не вёрили ему, но вотъ нёсколько мёсяцевъ тому назадъ на ту же змёю наткнулся охотникъ съ двумя собаками; одна изъ собакъ бросилась-было къ змёв, но была тотъ же часъ задушена ею; самъ охотникъ растерялся и посившиль уйти.

Наслушавшись такихъ страховъ отъ Якуба Якубовича, я также постарался поскоръе выбраться изъ балки. Мы поднялись вверхъ и вышли на ровное, прекрасное поле, колосившееся въ ту пору высокой ишеницей. Здъсь-же, среди поля, нашему взору

представились шестнадцать кургановъ, красноръчиво называе-

- Не знаете-ли, Якубъ Якубовичъ, спросилъ я моего спутника, много-ли на вашемъ островъ могилъ?
- Всёхъ могилъ на нашемъ острове иятьдесятъ семь, отвечаль онъ, но только двё изъ нихъ особенно большія, остальныя-же и меньше и ниже этихъ двухъ; вирочемъ, прежде и меньшія могилы казались большими, а теперь онё какъ-то поосунулись; въ старину на нихъ стояли каменныя бабы, чего теперь и не увидишь порастаскали. Въ прошломъ году (1882) одну изъ большихъ могилъ расканывалъ кіевскій ученый В. Л. Беренштамъ; онъ нашелъ тамъ какія-то металлическія стрёлкигоршочекъ, гвозди и много чего другого.

Но мы миновали и могилы; прошли вершину Ганновской балки и добрались до кладбища (Kirchhoff), гдъ колонисты погребають своихъ покойниковъ. Скоро миновали и кладбище, и такъ какъ солице давно уже зашло, то мы рѣшили возвратиться къ дому, тёмъ болбе, что и ноги наши уже начинали отказываться служить намъ; для сокращенія пути ръшили идти чрезъ огороды колонистовъ и вскоръ дъйствительно добрались до жилищъ. На слъдующій день мнъ предстояло осмотръть южную часть острова. Вставъ по обыкновению съ восходомъ солнца, я тотъ-же часъ отправился на поиски. И на этотъ разъ меня сопровождаль Якубъ Якубовичь. Мы избрали путь отъ колонін по-надъ лівымъ берегомъ Новаго Дніпра къ плавнямъ. Скоро оставили мы за собою колонію, миновали среднія укръпленія, балки Шанцевую, Башмачку, Костину, Корніеву, Липову п, наконецъ, добрались до высокаго кургана Потемкина, гдъ и усвлись. Почти отъ самой колоніи и до балки Липовой новерхность острова представляеть изъ себя цёлину, нетронутую плугомъ, отсюда цълина смъняется ровнымъ полемъ, на которомъ въ то время росла прекрасная ишеница.

— Скажите пожалуйста, Якубъ Якубовичь, отчего этотъ курганъ, на которомъ мы сидимъ, называется Потемкинымъ?

— Да оттого, говорять, что будто-бы на этомъ курганъ князь Потемкинъ хотъть построить дворецъ; отъ дворца черезъ островъ онъ предполагаль провести почтовую дорогу, а черезъ Дибиръ--устроить мостъ. Правда-ли это или нътъ, но возлъ кургана росъ садъ, который называли тоже Потемкинымъ. Старые колонисты разсказывають, что когда пришли впервые на островъ ихъ дъды, то застали еще здъсь какого-то стараго соддата, сторожившаго Потемкинъ садъ; потомъ этотъ сторожъ здъсъ-же и умеръ, а садовыя деревыя повыкопаны были колонистами для ихъ интоминковъ.

Переданное моимъ спутникомъ преданіе подтверждается в свидътельствомъ русскаго путешественника В. Зуева, который говорить, что на о. Хортиць «князь Григорій Александровичь Нотемкимъ особое для разведенія и украшенія прилагаеть стараніе» 1). Если это преданіе достов'трио, то нельзя не подивиться вкусу «великольпнаго князя»: мьсто, облюбованное имъ, во многихъ отношеніяхъ превосходно. Не говоря уже о томъ, какъ высоко поднимается надъ поверхностью острова Потемкинъ курганъ, нужно замътить еще то, что самый островъ дълается здъсь совершенно открытымъ, въ противоположность съверной части, которая далеко не такъ выдается изъ общаго фона поверхности, такъ какъ тамъ самый материкъ если не выше острова, то во всякомъ случат въ одномъ съ нимъ уровит. Кром'й того, берега острова противъ Потемкина кургана и не такъ круты, и не такъ недоступны, и не такъ скалисты, обнажены и возвышены, какъ въ съверной части острова. Сверхъ того, поверхность острова посить характеръ не каменистый и несчаный, а степной, представляющій изъ себя весьма удобную равнину, какъ для сънокоса, такъ и для нивы; а высота ея такова, что отсюда, какъ съ итичьяго полета, видны не только ближайшія поселенія: Вознесенка, Слободка, Александровскъ. Шенвизъ, по и отдаленнъйшія крестьянскія села съ ихъ

¹) Пут. зап. Спб , 1787, 261.

храмами, школами и волостями; тому способствуетъ относительная высота юго-восточной части острова при относительной пизменности самаго материка противъ него.

Но мы оставили Нотемкинъ курганъ, спустились къ скалъ Нижней Головъ и отсюда, пройди немного по возвышенной части острова, очутились въ плавняхъ. Следуетъ сказать, что въ двухъ верстахъ отъ мыса Нижней Головы возвышенная часть острова сразу переходить въ низменную, покрытую травой, лъсомъ и множествомъ большихъ и малыхъ озеръ, что все вмъстъ и составляетъ илавни. Есть основание предполагать, что плавии эти. сравнительно, недавняго происхожденія и что образовались онъ только подъ защитою самаго-же острова. Дёло въ томъ, что у южнаго конца острова сходятся оба рукава Дивира, раздвленные выше, у съвернаго конца. Но сходясь здъсь, каждый изъ рукавовъ, несущій своимъ теченіемъ несокъ, иль или корни деревьевь, здёсь-же и откладываеть все это, такъ какъ въ этомъ именно мѣстѣ рѣка, дотолѣ стремительная, въ извѣстной степени умъряется въ своемъ теченін. Какъ каждая изъ другихъ частей, съверная и средняя, служать для колонистовъ источникомъ ихъ пропитанія, такъ и южная доставляеть для шихъ разный матеріалъ, необходимый для всякаго домохозянна; и также служить жизненнымь источникомъ. Дело въ томъ, что южная часть острова, состоящая изъ общирной плавии, покрытой большимъ дъсомъ изъ дубовъ, осокорей, ивъ, шелоги, обилуеть разной дичью: дикими гусями, утками, дупелями, коростелями; поросши очень высокими травами, она изрѣзана множествомъ озеръ: Лозоватымъ, Прогноемъ, Домахой, Карасевымъ, Подпручнымъ, Головковскимъ, Осокоровымъ и другими, которыя обилують разнаго рода рыбами и раками. Таковъ-то характеръ южной части острова Хортицы. Пробродивъ много времени по берегамъ озеръ, заливовъ, находившись вдоволь но зеленымъ полянамъ и бълымъ нескамъ, мы выбрались, наконецъ, на самую южную окраину острова и здёсь на берегу, у водь, устынсь. Отсюда открывался видъ на Дивпръ-одинъ изъ прекрасивишихъ. Раздъленная до этого мъста островомъ Хортицей, ръка отсюда снова соединяется и несетъ свои воды не по узкому жолобу, а по шпрокому размашистому руслу, усыпанному крупнымъ пескомъ. Теченіе ръки здъсь плавное, спокойное, а сама вода такая чистая и прозрачная, что кажется будто передъвами не ръчныя струи, а отнолированный желтый янтарь.

- А что, Якубъ Якубовичъ, не пора-ли домой?
- Я думаю, что пора.

Усталые медленно возвращались мы домой... Не скоро мы улеглись въ постели, но зато пріятный глубокій сонъ слѣдоваль за нашимъ продолжительнымъ походомъ... Восходящее солнце слѣдующаго дня уже застало меня на ногахъ. На этотъ разъ я рѣшилъ познакомиться съ старожилами острова и поразсиросить ихъ о дѣлахъ давно минувшихъ дней. Миѣ указали на единственнаго восьмидесятилѣтняго старика, Якуба Якубовича Геннера. По моей просьбѣ старикъ явился въ школу и скоро между нами завязался разговоръ.

- Скажите, старикъ, откуда переселились ваши предки на островъ Хортицу?
- Предки мои переселились на Хортицу изъ нѣмецкаго города Данцига.
  - А давно-ли это было?
- Да, это давно-таки было: больше ста лѣтъ; мой отецъ былъ однимъ изъ первыхъ поселенцевъ острова.
- Скажите-же, въ какомъ видѣ засталъ вашъ отецъ Хортину? Не разсказывалъ-ли онъ чего-инбудь относительно тѣхъ укрѣпленій, которыя находятся въ сѣверной части острова?
- Да, разсказываль. Онъ говориль, что въ ту пору укрѣпленія были такъ высоки, что на нихъ и взойти нельзя было; изъ многихъ ямъ торчали толстыя дубовыя бревна и огромные дикіе камии. Канавы были широкія, а глубина такая, что упавшая туда лошадь тамъ и околѣвала.
  - А что засталь вашь отець въ нижней части острова?
  - Въ нижней, возлѣ озера Домахи, онъ видѣлъ калую-то

козацкую хату. Хата, говориль, небольшая была, изъ тесаннаго дерева, съ маленькими окнами со ставнями; внутри стояль большой дубовый столь, на срединѣ котораго вырѣзано было распятіе Христа, а на одномъ изъ угловъ просверлена дырка, въ которую, видно, вставлялась свѣча; кромѣ стола, въ хатѣ были печь и лавы; съ наружной стороны, вокругъ хаты, разбросаны были тряпки, валялись черепья отъ посуды и насыпаны были кучи золы 1).

- Прекрасно. Скажите-же, не засталъ-ли вашъ отецъ когонибудь изъ запорожскихъ козаковъ на островъ?
- На островъ отецъ не видълъ никакихъ запорожцевъ, а вотъ возлѣ острова, гдѣ теперь Кичкасъ, тамъ видѣлъ какого-то запорожца.
  - Не Дворяненкомъ-ли его звали? 2).
  - Кажется, что такъ.
- Что-же, ничего не разсказываль отець вашь о Дворяненкъ?
- Разсказываль, какъ онъ украль у нихъ лошадь, когда они только что прібхали на островъ.
  - Какъ-же это было?
- Да вотъ какъ. Послѣ продолжительнаго путешествія, мы добрались наконецъ, разсказываль отецъ, до рѣки Диѣпра противъ Хортицы; переправились на островъ черезъ рѣку и сейчасъ-же стали отдыхать. Но не успѣли мы еще прійти въ себя, какъ, смотримъ, кто-то съ противоположнаго берега плыветъ къ намъ въ лодкѣ. Оставивъ лодку у берега, онъ направился къ намъ; пришелъ, сталъ и смотритъ на насъ, не говоря ничего; мы тоже смотримъ на него и тоже не говоримъ ничего; тогда мы еще по-русски не умѣли говоритъ, да и онъ по-иѣмецки не

<sup>1)</sup> См. о томъ-же: Драгомановъ. Малор. пред. Кіевъ, 1876 г., стр. 425.

<sup>2)</sup> Зуевъ, проъзжавшій по Новороссійскому краю въ 1781 году, говорить, между прочимъ, о томъ, что въ Кичкасѣ находится только одна избушка, въ которой живетъ запорожецъ. Иутешеств. зап. Спб. 1787 г., стр. 260. Малор, предан. и разсказ. Кіевъ. 1876 г., стр. 423.

могь. Онъ быль босой, безъ шанки, въ одной сорочкъ да штанахъ (дъло было льтомъ), на очкуръ которыхъ вистать большой ножъ. Казалось, ему лътъ за 50 было; собой здоровый плечистый... Такъ постояль и ушель. Мы скоро угомонились и положились спать, привязавъ своихъ лошадей къ повозкамъ. Утромъ поднимаемся, сейчасъ-же къ дошадимъ; смотримъодной лошади ивть; искать—нигдв ивть. Бросились къ мёсту, гдъ привязана была пропавшая лошадь, лежить ножь, тоть самый, который мы видёли наканунё у приходившаго къ намъ человъка. Поняли тогда, куда дъвалась наша лошадь. Впослъдствін мы узнали, что этоть человікь быль запорожець; онь жиль сперва тамъ, гдъ теперь колонія Кичкасъ, а потомъ, когда въ Кичкасъ стали селиться наши колонисты, перешелъ на противоположный берегь реки (съ праваго на левый), въ балку: тамъ онъ построилъ себѣ курень, завелъ насику и такъ жиль до самой смерти... Онъ часто ходиль къ намъ, научился говорить по-нашему; какъ-то разъ мы и спраниваемъ его: «зачъмъ ты, козакъ, укралъ нашу лошадь, когда мы въ первый разъ нрівхали на Хортицу?»—То моя, говорить, такая вдача, безь TOTO I HE MOTY II THITLE 1).

- Хорошо. Скажите-же теперь вотъ что: не находили-ли вы на островъ или въ ръкъ какихъ-нибудь остатковъ старины?
- Было и это: и самъ находиль и у другихъ видёль. Вотъ, положимъ, быль и еще 17-лѣтнимъ юношей, когда однажды пошелъ купаться къ Старому Диѣпру, въ то мѣсто, что противъ колоніи Канцеровки. Пришелъ на берегъ, смотрю, что за чудо? Стоятъ какія-то суда. Длинныя-длинныя и хорошо сколоченныя; похожія на теперешніе дубы; считаю, оказывается семнадцать. Я платье съ себя, бросаюсь въ воду и давай осматривать ихъ. Оказалось, что они больше, чѣмъ на половину занесены пескомъ и только верхияя часть ихъ выдавалась изъ-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Преданіе это, между прочимъ, записано и Я. П. Новицкимъ; опо напечатано въ Малор. пред. и разсказ. Драгоманова. Кіевъ, 1876 г., 423; мы держались этой редакціи.

нодъ воды. Нужно вамъ сказать, что за нѣсколько времени до этого, въ Днѣпрѣ было большое наводненіе; вода новыносила много неску изъ русла рѣки и сама опала, тогда-то и показались суда, вѣроятно, очень давно затопленныя здѣсь.

Осмотрівь хорошо свою находку, я побіжаль сообщить о томъ своему отцу. Но что-же отецъ могъ сдълать съ судами? Посмотрълъ, повыдернулъ насколько бревенъ изъ нихъ, тъмъ гало и кончилось. Скоро вода снова начала прибывать и опять нокрыла суда. Это давно было; а то въ 1845 году, нослъ большого наводненія, я опять видьль судно, -это уже стояло въ Новомъ Дибиръ, ниже Совутиной скели, передияя часть сулна выходила на берегъ острова, а задиля затоплена была въ воль: судно было нагружено пулями да ядрами. Долго оно не покрывалось водой. и я часто лазиль въ него, набираль пуль и ядеръ, но потомъ подошла вода и затонила. Такой-же величины я нашель судно въ Старомъ Дивирв, противъ устья балки Куцой; на это судно я наткнулся случайно; купался и пачаль нырять. Судно сидёло очень глубоко въ водё; я началь осматривать его и на самомь див нащущаль нушку. Это ченя заняло, и я нъсколько разъ принимался осматривать: точносудно и на див его небольшая нушка. Ну, что-жъ? Ни лодки нельзя было вытащить, ни нушки... А лътъ десять тому назадь въ томъ-же Старомъ Дибирб видбат судно одинъ мальчикъ, сынъ нашего колониста. Тотъ нашелъ въ немъ саблю и взяль ее. Не знаю уже, куда онъ послъ ее дъваль, но я виувль эту саблю; она не такъ велика, кривая, отделана серебромъ и много поржавлена. Много находили вещей въ Дибпръ, в на самой Хортицъ еще больше. Какъ-то я нашелъ на балкъ Большой — Вербовой кривой кинжаль, длиное ружье и стальную кольчугу; все было покрыто ржавчиной, такъ что я едва отчистиль ихъ. Однажды я нашель на балав Куцой ивсколько монеть; одна изъ нихъ была такъ тяжела. какъ шесть серебряныхъ рублей вывств, другія—точно рыбыя луска, а третын такія-же,

какъ теперь изгачки, по только развятся тъмъ, что у нихъ не одинаковая толицина по бокамъ: одинъ бокъ толице, а другой тоньше; на встхъ монетахъ были какія-то изображенія и надинси, на одибхъ по-русски, какъ сейчасъ помню, «Царь Борисъ . а на другихъ и не по-русски и не по-ивмецки, вылиты были львы, но три на каждой штукв. Случалось находить и другого от ваймонеты съ одинив лицемъ челована, или-же съ цальнымъ человъкомъ, сидащемъ на конъ. Всячину находилъ. Одахынкнига атки , ажон ахыдтэо ахишалоо идт аткин ыджын съ высокими горльниками, кувшиновъ, семь съ толстыми въпцами горшковъ. А то выконалъ какъ-то ийсколько штукъ картечи и цълый складъ свинцу; свинецъ, бывало, такъ и валяется поверхъ песка, точно черепья: охотникамъ не надо было покунать; выжди только, нока пройдеть дождь или подиниется вътеръ, тогда и собирай, сколько хочень. Да чего только за свой въгъ и не находилъ на островъ? Небольшія, трехгранныя четаллическія стрілки, желізныя, серебряныя и стальныя бляхи. мъдныя и бронзовыя пуговицы, большія и малыя пряжки. удила, кольца, пожинцы, ядра, бомбы, пули. Однажды нашель тридцать-шесть пуль вивств; вев онв были надвты на длинную налку, шестью рядами, причемъ каждый рядъ заключаль въ себф шесть нуль. Нужно думать, что это дълалось для удобства; чтобы не забивать въ нушку отдъльно каждую пулю. нъсколько ихъ нанизывали на налку и уже самую палку вкладывали въ нушку. Въ балкъ Широкой случилось мив найти удивительный замокъ, такихъ я никогда послѣ не видѣлъ; онъ отпирался безъ ключа; для этого надо было составить извъстное слово изъ буквъ, выръзанныхъ на кружочкахъ кругомъ всего замка; кружочки вертълись въ разныя стороны, и такимъ образомъ составлялись разныя слова: какъ только подбирешь условное слово, такъ замокъ самъ собой и отопрется. На островъ Канцеровиъ (Малой Хортицъ) я какъ-то наткнулся на человаческую кость; сталь конать; проконавъ съ полъ-аршина земли, вижу-инпрокая яма, а въ ней семь человъческихъ скедетовъ: на груди каждаго скелета лежитъ по изскольку мъдвыхъ, пустыхъ въ срединъ, небольшихъ пуговицъ; видно было, что поконники одъты были въ какіе-то суконные кафтаны, сукно было тонкое, ножелтъвшес; всъ скелеты сохранились чень хорошо, особенно черепа; на одномъ лишь черенъ я заязтилъ дырку, образовавшуюся не отъ гијенія, а, кажется, отъ удара въ голову человъка чъмъ-то острымъ, отъ чего, быть яожетъ, онъ и умеръ.

Да, много-таки мий пришлось за свою жизнь и видёть и зышать. Айтъ двадцать-пять тому назадъ, въ саду нашего козописта Якова Вибе, найдены были двѣ пушки: одна мѣдная, а другая желбаная; онб сложены были кресть-на-кресть въ землю на глубинт не болте полутора аршина. А то какъ-то нашли цтный складъ оружій, -это на островѣ противъ колоніи Кичкасъ. тенерь этого острова нътъ; онъ смыть водой, а прежде мы насли на немъ лошадей и видбли выконаные рвы и траншен. динъ из этихъ рвовъ шелъ прямо по направлению къ скелъ Воротамъ. Находилъ оружіе и на Столнахъ, -- тамъ тоже были укръщенія, но они засыпаны нескомъ. Прежде на Хортицъ чожно было всякой всячины найти, а теперь колописты научишсь подбирать всякую мелочь да продавать евреямь, которые каждогодно навъщають для этой цъли нашъ островъ. Мёдныхъ и чугунныхъ вещей, особенно пуль, много пошло на заводъ 1). гда ихъ идавять и выдивають изъ нихъ разныя вещи. Ядра и бомбы подбирають русскія бабы: онь идуть имь для разныхъ домашнихъ надобностей. Теперь многое подобрано людьми. а многое повынесено водой. Видите-ли, въ старые годы Дибиръ быль ўже, чёмь теперь, и шель ближе къ Вознесенке, чёмь въ острову; оттого наша Хортица была шире; но съ теченіемъ времени Дивиръ сталь бросать свой лівый берегь, отъ Возне-

<sup>1)</sup> Фабрика земледъльческихъ оружій Леппа, въ семи верстахъ отъ острова Хортицы, въ колоніи Хортиць-Верхней, екатериносл. убзда.

сенки, и нодаваться направо, ближе къ острову, сталь размывать окранны его, выпосить изъ нихъ разныя вещи... Въ старину, бывало, какъ пойдень по разнымъ балкамъ на островъ то чего только и не увидинь. Тамъ торчитъ большая костъ ноги человъка, тамъ бъльютъ зубы вмъстъ съ широкими челюстями, тамъ повывернулись изъ неска ребра, проросийя высокой травой и отъ времени сдълавийяся желтыми какъ воскъ. Задумаешь, бывало, выконать ямку, чтобы что-нибудъ сварить или снечь, паткнешься на гвоздъ или кусокъ желъза; хочешь сорвать себъ цвътокъ, наклонишься, смотришь—черенъ человъческій, прогинвийй, съ дырками, сквозь которыя выросла трава: нужно тебъ спрятаться отъ кого-инбудъ въ нещеръ, бъжнив туда, и натыкаенься на большой мъдный казанъ, или черещювую чашку или еще что-инбудъ въ этомъ-же родъ... Много было чего, да поздно хватились все это собирать.

- Да, это точно. Но скажите, не опасно-ли было вашему отцу жить впервые на Хортицъ?
- Какъ не опасно? Даже больше того: разъ какъ-то едва не убили его. Тогда, видите, бродили вездъ лугари, — это разбойники такъ назывались. Однажды лътомъ отецъ куда-то убхаль съ острова; мы, дёти, были въ плавняхъ, а мать одна оставалась въ колонін. Сидитъ себѣ и чѣмъ-то занимается. Вдругъ, входятъ къ ней три человкка и просятъ, чтобы она продала имъ молока. Мать согласилась, спустилась въ погребъ и вынесла имъ молока, сколько они просили. Тогда одинъ подходить нь ней и начинаеть торговаться, а другой подбирается свади и бъетъ ее безменомъ по головъ. Она какъ спонъ валится на землю. Разбойники забирають деньги, оружіе, лошадей, разныя мелкія вещи и уходять. Но не усивли они ене п отойти отъ дома, какъ является отецъ и съ нимъ два сосвда колониста. Они бросаются на разбойниковъ; произонила свалка. во время которой одинь изъ разбойниковъ вышибъ отцу зубъ. Но туть ит разбойникамъ подонии еще два человъка, и поръ-

шили исходъ битвы: отеңъ и два сосъда его были перевязаны, а разбойники, взявъ много нашего добра, ушли благонолучно 1).

Вотъ тъ данныя о Хортицъ, которыя добыты нами на иъстъ, уже на второй день по прівздѣ на островъ. Но я оставался на немъ еще нѣсколько дней, нока совершенно не освоился съ его мѣстностью и жителями; въ свободное для котонистовъ время я ходилъ по ихъ домамъ и осматривалъ тамъ разныя находки ихъ. Изъ такихъ находокъ меня заняли, между прочимъ, бомба и три ядра, находящіяся у старосты острова, Гильдебрандта; бомба въ объемѣ имѣетъ аршинъ съ четырьмя веринами, а каждое изъ ядеръ— по десяти дюймовъ; всѣ они набиты на иали частокола, которымъ отгороженъ у Гильдебрандта полисадникъ вокругъ дома отъ двора. Нодобиыя ядра, числомъ два, миѣ пришлось видѣть также у колониста Ивана Классена, которыя онъ уступилъ миѣ и изъ которыхъ одно еще и теперь заряжено.

Закончу свое изслъдованіе о Хортицъ словами Я. П. Нозицкаго: «Въ настоящее время о. Хортица, это исприступное козацкое «кишло», принять совершенно другой видъ: курени <sup>2</sup>) заросли бурьяномъ, а въ иныхъ понадаются деревья, простоявмія десятки лътъ; черезъ нихъ проходятъ стада овецъ и табуны породистыхъ иъмецкихъ коней; на поляхъ острова (въ редней и южной частяхъ) красуются инвы, дающія чуть не ежегодно обильный урожай; тамъ же зеленьютъ бакчи, на которыхъ родятся вкусные арбузы и дыни; на восточномъ берегу эстрова красуется иъмецкам колонія, утопающая лѣтомъ въ зеленьющихъ садикахъ, гдъ благоденствуютъ иѣмцы; на Дивиръ, «круглившемъ островъ, вмъсто козацкихъ часкъ». плаваютъ

<sup>()</sup> Почти весь этотъ разговоръ записанъ по-иъмецки, авторъ предзагаетъ его въ русскомъ переводъ.

<sup>2)</sup> Я. И. Новицкій называеть ямы куренями, по были-ли то курени съ козацкомъ смыслъ, это еще очень соминтельно, какъ соминтельно то, чтобы первое поселеніе козаковъ на Хортицъ могло назваться; въ строгомъ смыслъ; Сичею,— «городокъ»—воть его названіе.

десятки небольшихъ рыбачьихъ лодокъ, изъ которыхъ рыбакк забрасываютъ свои съти; тутъ же проильнаютъ и крупнысуда: барки, берлины, пароходы; а весною, во время разлива, и въ йонъ, весь Диъпръ покрываютъ плоты 1).

Было совстма за полдень, когда и, смоченный сильнымы дождемы, послё третьяго осмотра укранленій, возвратился вы школу къ Якубу Якубовичу Кунпу. Въ этотъ день, вечеромъ, и рашиль оставить Хортицу, чтобы продолжать свой путь далабе, винав, ко второй Базавлуцкой Сичи. Собравшись и уложивь свои вещи, и пригласиль къ себа хозинна, чтобы поблагодарить и расилатиться съ нимъ.

А сколько я вамъ долженъ, Якубъ Якубовичъ?

Этотъ обыкновенный вопросъ заставилъ задуматься моего иймца; видимо онъ боролся самъ съ собой: съ одной стороны, ему не хотълось обнажать своей, быть можетъ, не совећиъ безкорыстной души, а съ другой—его практическія соображенія никакъ не допускали мысли, чтобы всякая услуга, хотя-бы то не особенно важная, оставалась безъ награды.

- Ну. что-жъ, Якубъ Якубовичъ, сколько-же я вачъ долженъ?
  - Одинъ рубль.
  - - Такъ мало?
  - Доводьно и этого.

Признаюсь, я быль удивлень этому. Однако, вынувь рубль, подаль его хозинну. Послё этого мнё понадобилась сумка, чтобы удожить иёкоторыя изъ своихъ находокъ. Я обратился съ просьбой къ Якубу Якубовичу. Миё подали.

- А сколько сумка стоить, Якубъ Якубовичь?
- Ну, это тоже въ счетъ рубля.

Но и находки уложены; мы распростились. Уже давно поджидаль меня лодочникъ, чтобы съ о. Хортицы переправить въ с. Вознесенку. Солице было уже на закатъ, когда я ступиль

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) П. Новицкій, Островъ Хортица, «Одес, Вьети.», 1876 г. № 55.

на материкъ. Тенерь мив предстояло провхать село Вознесенку: теревню Слободку и г. Александровскъ, чтобы отсюда състь на нароходъ и пуститься внизъ. Я рёшилъ пройти все это пространство пъшкомъ, отославъ свои вещи впередъ къ одному изъ обывателей города Александровска 1). Вознесенка (Нешкребивка) оказалась большимъ, многолюднымъ, но совстмъ не древнимъ селомъ. Она тянется на пространствъ отъ 2-3 верстъ, влодь лъваго берега Дивира, по каменисто-несчаному взгорью. Мъстность ея если не илинтельна, то во всякомъ случай живописна; одна сторона села, набережная, окаймлена длиниою рошею изъ деревьевъ мягкой нороды, которая мъстами смъияется въ зеленыя долины; а другая, противоположная первой, граничить со степью, обращенной въ илодоносную ниву усвянную по мъстамъ высокими курганами. За селомъ, на занадъ, открывается видъ на Диъпръ съ его особенно каменистыми здісь берегами. Въ Вознесенкі есть церковь, волость и школа, учителю которой, Трофиму Евфимовичу Демкъ, я такъ жиото быль обязань въ дёлё своихъ разысканій на островѣ Хортицъ.

Наъ Вознесенки и направился въ деревню Слободку, непосредственно за Вознесенкой, и отсюда уже добрался до г. Александровска. Здѣсь, прежде всего, и наткиулся на цѣлый рядъ укрѣпленій, расположенныхъ съ западной стороны города. Въ длину укрѣпленія занимають не болѣе одной версты, въ ширину—нѣсколько менѣе того и представляють изъ себя очень высокіе валы съ глубокими вокругъ нихъ рвами, расположенными звѣздообразно и сохранившимися превосходно и въ пастоящее время; черезъ самую средину укрѣпленій пролегаетъ ровная, но узкая дорога, по обѣниъ сторонамъ которой, кое-гдѣ, ютятся небольшіе крестьянскіе домики. Спрашивается: кому-же

<sup>1)</sup> Это - секретарь мирового събзда, Н. И. Өедоровскій, одинъ изтъ шитомцевъ харьковскаго университета, человъкъ во миогомъ очень обязательный.

нринадлежита сооружение этихъ укръплений. По всъмъ соображеніямъ, они насынаны не дальше какъ въ царствованіе императрицы Екатерины И, во время одной изъ войнъ русскихъ съ турками и, стало-быть, дъло русскихъ создатъ, а не занорожскихъ козаковъ, какъ нѣкоторые думаютъ. Въ царствованіе императора Инколая, во время севастопольской войны, укръпленія были возобновлены и нотому такъ прекрасно сохраиились въ настоящее время. Отъ укръпленій я направился черезъ городъ прямо къ пристани.

Было около двѣнадцати часовъ, когда я оставилъ Александровскъ и очутился у нароходной пристани. Пробило ровно часъ, когда я вошелъ въ каюту. Въ дверяхъ меня встрѣтилъ слуга.

- Какой пароходъ?
- Князь Барятинскій.
- Когда отходить?
- -- Завтра въ одиннадцать часовъ дня.

Я спустился въ каюту и осмотрелся кругомъ. Каюта представляла изъ себя средней величны невысокую комнату; посрединъ компаты — длинный столъ съ изящимии вокругъ него стульями; на одной изъ стбиъ, прямо противъ входной двери. большая карта Дивира и его притоковъ; у дверей, съ одной стороны, небольшой столь, а съ другой шкафъ для сервиза и носуды; вокругъ всей каюты мягкіе клеенчатые диваны, весьма легко обращаемые въ кровати; поль каюты устланъ цватной клеенкой; чистота вездъ безукоризненная. Вообще говоря, каюта была такъ обставлена, что въ ней чувствовалось въ одно время и легко, и удобно. Пароходъ стояль на водѣ и какъ-то тихотихо покачивался. Такъ какъ въ каютѣ кромѣ меня не было ни души, то я тотъ-же часъ все приспособиль по своему вкусу. Загасиль дамиу, открыль вев окна и, расположившись на длинномъ и широкомъ диванъ, совершенно отдался теченио своихъ мыслей... Настроенное въ течение пъсколькихъ дней на одинъ тонъ, мое воображение такъ живо работало, что я чув-

ствоваль въ себъ сплыный жаръ и нотому долженъ быль нъсколько разъ, черезъ окио, чернать рукой холодную дивировскую воду и ею освъжать свою разгориченную голову. Но я не въ силахъ быль нобороть всъхъ воспоминаній, томившихъ мою душу въ тотъ моменть. и вышель изътвеной каюты на эткрытую палубу. Стояла тихая, свътлая украинская ночь. Предо уною, только въ ибкоторомъ отдаленін, вырисовывался протявувнінся среди Дибира, на половину охваченный каймой зеленаго леса, на половину очерченный глыбами гранита, восистый нозтами, прославленный историками и измфренный собственными тогами, величественный островъ Хортица, Вокругъ острова, наскодько хваталь глазь вверхъ и винзъ, широко разливался вевикій Дижиръ. Богатырь-ръка, ръка-Словутушка, ръчка—Горышичъ-змай» и. какъ-бы утомленный ваковачною борьбою съ громадными утесами. тихо катилъ въ безграничную даль свои чогучія воды.

> «Эхъ, ты, Дивиръ ты мой инпрокій, Дивиръ широкій и глубокій, Ты куда, родной, ильнень»?

Сама луна, мяткая, серебристая, подобно волшебной красавянь, полной изги и томности, какъ-бы винмала Дивиру: какъ евътловолосая русалка, или бълосивжиям лебедка, она тихо влескалась въ прохладныхъ струяхъ рбки, какъ-бы дрожа нереливалась изъ одной струи въ другую и своимъ чарующимъ свътомъ серебрила и легкую, чуть замѣтную, зыбъ дивировскихъ воль, и высокій, раскинувшійся на островѣ зеленый лѣсъ, полный величія, прелести и обаянія. А изъ лѣсу, на встрѣчу пышному Дивиру и красавицѣ лунѣ, неслись безконечныя, едва удовимыя трели соловья, звоико раздававшіяся по рѣкѣ и гармозично сливавшіяся съ легкимъ плескомъ ея волиъ... Великій Боже, какъ здѣсь хорошо!.. Въ воздухѣ чувствовалась та мягкость, та иѣга, которая ни на минуту не даетъ уснокоиться нашичъ нервамъ и которая помимо воли настранваеть наше воображеніе на высокій, пдеальный тонъ. Моимъ думамъ, моимъ

мечтамъ, казалось, не будетъ конца: въ моемъ воображении толпами роились дивные, дорогіе, хоти и давно забытые образы. а мой взоръ всецью прикованъ быль къ острову, такъ богатому своимъ прошлымъ. Мысль стремилась раздвинуть тапиственную завъсу, набросанную въками на это поэтическое и величественное мъсто, и только суровая неумолимая действительность охлаждала меня и разсвевала мон мечты... Да, здвсь была первая колыбель нъкогда славной низовой вольницы, рынарей въры Христовой, враговъ ислама и језуптскаго върогоненія, колыбель сермяжныхъ носителей идей свъта и правды, своботы и равенства, простоты и братства. Въ формъ грубой и дикой. условленной и самымъ дъломъ, и тогдашнею степенью культуры. стремились они къ осуществлению своихъ идеаловъ на землі: но не суждено было имъ путемъ естественнаго, путемъ самостоятельнаго развитія перейти из болье мягими и дучшими формамъ гражданственности и общежитія, и, какъ-бы въ видъ горькой пронін судьбы, пришлый німець, чуждый всякой связк съ ихъ великими прошлыми подвигами, флегматично бороздить землю, упитанную ихъ кровью, засвянную ихъ благородными костьми и пересыпанную остатками ихъ бранныхъ досивховъ, восинтывая традиціонный свой картофель и, быть можеть, мечтая втихомолку о своемъ Vaterland'ъ, какъ «избранный народъ Божій» о своемь Іерусалимъ.

. Стугоныть Днипро по скелямъ, Бьетця объ пороги; Все пытае: «де-жъ вы дити? Де мои небоги? . Стугоныть Диппро зъ порогивъ, Лине до Хортицы, Каже: «Байдо, де-жъ твій гороль. Стягъ и такивници? Де та Сича, що якъ море Сплою кинпла: Тая воля, що въ раздолли Пекломъ клекотила? » Развалылыся редуты П ровы густою

Одъ пизнвъ и до веринины Векрылыея травою. Въ граняхъ Сичи спыть перуппо Камьяна планына: Землю, славою нокрыту, Топче товарына. На козачимъ вжитку инмци Хатъ набудували. Грунтъ пошарнали, побили, Раломъ заорали. Воля, ретязомъ повыта, Въ плавияхъ спочивае; Слава, кровью перелыта. По свиту литае... А Диппро бижить до моря. Все пита Хортици: «Де-жъ та Сича? де-жъ той Байда. Стягь и гакивныци?... ¹)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Изъ стихотвор. И. И. Щоголева, Харьковъ, 1883 г., декабря 12.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Ой гукъ, мате гукъ, де козаки выють, И веселая та дориженька, куды вони йдуть, Та куды вони йдуть, то луги гудуть Та новередъ себе вражихъ ляхивъ облавою пруть, А отаманъ йде, якъ голубъ гуде Та нидъ яворомъ зелененькимъ головку кладе.

Народнан писия.

Оставивъ Хортицу, я направился сухимъ путемъ къ устью ръки Базавлука, прямо черезъ бывшее у запорожцевъ «Дикос ноле. Въ настоящее время эти «дикія ноля» м'ястами обращены въ пашни, мъстами-же представляютъ изъ себя цълну. т. с. нетропутую илугомъ землю, дающую въ благопріятное время лата большую траву. Какъ много заманчиваго въ этихъ цълинныхъ, непочатыхъ степяхъ даже и въ настоящее время. особенно въ раниною майскую нору! Что-то влечетъ, что-то неотразимо тянеть къ иимъ. При видъ этихъ степей невольно вепоминается незабвенное имя великаго Гогодя, художественный геній котораго такъ часто и такъ пеудержимо ръяль надъ поэтической Украйной съ ся поэтическими обитателями и богатой, нолной прелести природой. «Чортъ васъ возьми, степи. накъ вы хороши»!.. При видъ этихъ-же степей, само собою всноминается и имя въ свое время знаменитаго и прославленнаго южно-русскаго бродячаго философа, Григорія Саввича Сковороды, который всякимъ земнымъ почестямъ, широкой слава

и семейному счастью предпочель въчное скитальничество по необъятной степпой равнинъ, съ посохомъ въ рукъ, съ сумой за плечами, поучая встръчный народъ человъческой мудрости и отводя его отъ печали дивной игрой на «сопильци».

«А мив одна только въ свътъ дума, А мив одно только не йдетъ съ ума,. Какъ-бы умерети мив не безъ ума».

При видѣ этихъ-же степей, невольно вспоминаются и имена знаменитыхъ героевъ, славныхъ рыцарей, запорожскихъ козаковъ, уродившихся за грозными порогами, взлелъянныхъ на безкрайныхъ степяхъ, выросшихъ на широкомъ лонѣ нышнаго Диѣпра.

«Динпре-брате, чимъ ты славенъ?
Чимъ ты славенъ, чимъ ты равенъ?
Чимъ ты ясенъ, чимъ ты красенъ?
Чи своею довжинёю, чи своею глыбынёю.
Чи своею быстрынёю, чи своею ширынею?
Чи крутыми берегами, а чи жовтыми песками?
А чи темными лисами, чи зелеными лугами»?
«Ой я славенъ козаками, молодыми бурлаками»...

И нельзя не заглядёться на эту степь, нельзя не полюбить ее. Воть вечерь. Солице, такъ страшно налившее въ продолжене цёлаго дня, начинаеть садиться за горизонть; прощаясь съ обитателями земли, оно какъ-бы желаетъ подъ конецъ задобрить ихъ. Воть оно разбросало свои золотистые лучи по всему небосклону и поражаетъ человёка чудными извивами ихъ: тутъ разсыпались красные-красные, съ золотистыми верхушками, снопы созрѣвшей ржи; тамъ протянулись длиныя-длиныя, совершенно пожелтѣвшія и какъ-бы скрученныя кѣмъ или повитыя, связки сухой травы; тамъ обрисовалась колоссальная фигура какого-то горящаго животнаго съ косматой шерстью, огромивійшей головой и открытой настью; а вотъ лучи заходящаго солица вылились въ неподвижныя, съ курчавыми головами и какъ-бы броизированными листьями деревья. Въ воздухѣ повѣяло освѣжающей прохладой. Новеюду началось движеніе. Гдѣ-то

невдалека залаяла собака; гда-то въ глубина балки послышался ревъ коровы; а вотъ, у самой дороги, свистнулъ, поднявщись на задиія ланки, сусликъ, за инмъ раздались тысячи голосовъ, милліоны жужжаній разныхъ насакомыхъ, которые мало-помалу своимъ свистомъ и паніемъ начали оглашать широкія окрестности стени. Чувствуется такъ легко; языкъ невольно развязывается.

- A скажи, человиче, чія оце була вемля исъ-по-коньвикивъ?
  - Оня земля?
    - А тожъ!
  - Вона була запорожська.
  - -- Шо жъ воно за запорожци таки? Јъндари-таки, отъ що!
- Ну, а не чувъ же ты, добродно, якъ жили ти запо рожци?
  - Якъ жили? Жили кошами.
    - А що жъ воно за кошъ такій?

Кошъ-це невеличкій куринець, або повиточка не колесахъ. Бачьте, запорожци занимались скотарствомъ: то ото якъ вынасуть на одинмъ мисци траву, тоди зо всимъ своимъ скарбомъ перевозятця на друге мисто, а зъ другого—на трете, а съ трет"го—на четверте и дали. Отъ для того вони й робили курини на колесахъ, себъ-то коши.

- 0тъ лкъ!
  - Tak's!
- А хто жъ тоби казавъ про тихъ запорожцивъ?
- Та хто? Батько, а батькови дидъ, —винъ ще зайшовъ запорожцивъ, то було и разсказуе батькови, а батько уже намъ одновичавъ, якъ мы були малыми.
  - Hy!
- Тай ну! Винъ и одновича, що то за народъ бувъ. То каже, знаюки, страшении знаюки були, и велыки мысливци «Оттуды, кажуть було, не ѝдьмо, бо тамъ велика потуга намъ

буде, а оттуды ѝдьмо, бо тамъ визьмемо». На війни ихъ неже оружжа не бере, окримъ срибнои кули, а въ погони такъ ихъ и не инзнаешъ, чи воно люде, чи воно що друге: оце тобижать зъ версту тай перельютца у ричку, а непріятель іума, що то спражня ричка; потимъ, якъ пробижить погоня, зони упьять пороблютци козаками, а ричка такъ и зостанетци опчкою; тоди одинъ сяде на одному берези рички, а другый на другому, посициають съ себе чоботы и сидять кашу варють. з третій кыне дрюкъ у ричку, на дрюкъ роскоте повсть, сяде на нен, у кобзыну грас, горилку нье и плыве. Воны на все способии були: могли и въ рички перелыватись, могли такъ вобити, що й ричка высохие: тильки дойде до неи, а вона й зысохие. А якъ выйдуть на війну, то ихъ быоть кулями, а зони соби й байдуже: назухи поразставляють, та й собирають туды кули. «Та ну бый»! прычить кошовый хлопцеви, а самъ и безъ шетоля и безъ рушинци стоить. «Пидижди, батьку, наберу куль га тоди и постриляю.

- -- Такъ отъ яки вони були!
- Отаки вопи й були. Вони, кажуть, зъ роду не женышсь, якъ ченьци, а якъ ніймають було яку бабу у степу, такъ поки въ нею будуть смакувати, ноки не задушуть.
  - Ото ченьци!.. А скажи, де жъ вони подились?
  - Загнано.
  - · II далеко загнано?
  - Туды, де чортамъ роги правлють...

Разговоръ прекратился, потому что мы скоро увидѣли рѣку Базавлукъ. Рѣка Базавлукъ или Базалукъ, Бузовлукъ, Безовлукъ, Бузулукъ, по-татарски «Бузлукъ» — «лединкъ», начинается въ верхие-дибировскомъ уѣздѣ, екатеринославской губериіи, идетъ стенью, сперва близь Диѣпра, въ 25 верстахъ отъ пороговъ, нотомъ удаляется отъ востока къ западу, затѣмъ пиять поворачиваетъ отъ запада къ востоку и наконецъ впадаетъ въ рѣку Скарбную, идущую изъ рѣки Нидиильной, у деревни Кута, херсонскаго уѣзда, ниже села Грушевки, въ

двадцати верстахъ выше Дибира, въ ста-сорона верстахъ выше города Херсона. Во время запорожцевъ она служила границеп между назанками кодацкой и ингульской.

Очутившись близь устья ръки, я увидъль здъсь Неревизкіе хутора и на короткое время остановился съ цълью разысканія здъсь древностей. Результатомъ моихъ поисковъ быль сволокъ съ превосходной ръзьбой, хранящійся въ хатъ крестьянина Опуфрія Петровича Метельченка. Лучше этой ръзьбы я не раньше, ни послъ нигдъ не видалъ. Сволокъ имъетъ длины семь аршинъ, сдъланъ изъ осокоря и раскрашенъ разными красками; во всю длину его сдълана слъдующая надинсь: «Благословеніемъ отца ізволениемъ сына и дъйствиемъ святаго духа амин создася домъ сей товарина куреня щербиновского трофима кіяни 1747 априля 12 дня». Въ хату вела широкая дверь вверху, въ видъ полукруга, съ изображеніемъ на самой срединъ ея, со внутренней стороны, головы занорожца.

Ниже Перевизкихъ хуторовъ, близь устья ръки Базавлука, я увидьят два замічательных міжета въ исторіи запорожених козаковъ: старое запорожское кладбище и вторую по времени запорожекую Сичу, Базавлуцкую. Кладбище находится у лъвато берега рѣки Базавлука, на двѣ версты выше устья его, противъ гряды Калиминики, по не представляетъ изъ себя инчего особенно интереснаго, такъ какъ всъ бывшіе на немъ кресты. кром'в двухъ, частью разбиты на мелкіе куски, частью совских унесены. Изъ оставшихся двухъ крестовъ, на одномъ можно было только прочесть «козакъ куреня конеловскаго 1758 де. 4». а на другомъ «Каливить козакъ куреня кущовского преставися року 1749 мця окто. 5». Посявдиня надинсь любопытна твиъ, что объясияетъ названіе гряды Калиышихи: зд'ясь жиль каконто козакъ Калнышъ; по еще любопытиве она твиъ, что означепная фамилія козака Калныша напоминаеть фамилію кошеваго Калиншевскаго. въ козацкомъ просторъчін также Калинша; п тотъ и другой носять одну и ту же фамилію, и тотъ и другов записаны были въ одинъ, кущовскій, курень. Не были-ли это родственники? Жаль, что на крестѣ не сохранилось отчество умершаго козака Калныша.

Близь Калнышихи, на четыре версты выше устья ръки Базаваука, стоить большой островь, не носящій никакого названія въ настоящее время. Онъ заключаеть въ себѣ до нятидесяти десятинъ, охватывается двумя лиманами: Бейкушемъ, съ съвера, и Журавливскимъ, съ юга, и рекой Базавлукомъ, съ востока, съ трехъ сторонъ, кромъ занадной, окаймляется лъсомъ и инкогда не покрывается водой, не исключая даже 45 и 77 годовъ. Видимо, это и есть тотъ островъ, который посътилъ въ 1594 году посланникъ германскаго императора Рудольфа II, Эрихъ Ласота, и на которомъ въ то время была у запорожцевъ Сича, вторая по времени. «Девятаго мая прибыли мы до острова Базавлука, при рукавъ Дивира, у Чортомлыка, или, какъ они выражаются, при Чортомлыцкомъ Дибирище 1), около двухъ миль. Здёсь находилась тогда Сичь козаковъ, которые нослади намъ на встръчу нъсколькихъ изъ главныхъ лицъ своего товарищества (Gesellschaft) и привътствовали наше прибытіе большимъ выстрёломъ изъ орудій. Нотомъ они проводили насъ въ коло, которому мы просили передать, что намъ было весьма пріятно застать тамошнее рыцарское товарищество въ полномъ здравін. Но такъ какъ за нѣсколько дней передъ тымь, т. е. 30 мая, начальникъ Богданъ Микошинскій отправился къ морю съ 50 галерами и 1300 человъкъ, то мы желали отложить передачу своего поручения до возвращения пачальника и его сподвижниковъ, пока все войско не будетъ на мъстъ » 2).

Для насъ мъсто Спчи, описанное Эрихомъ Ласотой, представляется совершенно ясно. Ласота ъдетъ по Дивпру, изъ Дивпра по Чортомлыцкому Дивприщу, изъ Чортомлыцкаго Дивприща по ръчкъ Пидиильной, изъ ръчки Пидиильной по ръчкъ

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Чортомлыцкое Дибприще начинается на  $1^{4}/_{2}$  версты ниже Чортомлыцкой Сичи, иятой по времени.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Путевыя записки Эриха Ласоты. Одесса, 1873 г., стр. 30.

Запорожье.

Сандалкъ, изъ ръчки Сандалки по Верхией Ланкъ 1), изъ Верхней Ланки въ Базавлукъ ръку, гдъ уже высаживается на острова Базавлука. Это инсколько не противорачить тому, что у Ласоты Базавлукъ островъ стоитъ при Чортомлынкомъ Ливпринев. Дъло въ томъ, что теперешнія ръчки, Чортомльникое Дибирище, Пидпильия, Сандалка и Верхняя Лапка, составляють въ сущности одну и ту же ръчку, по съ разными названіями которую можно принять отъ начала и до конца за Чортомлынкое Дивирище. Такое явление повторяется весьма нервако и съ другими притоками Дибира. Это же инсколько не противорьчить и разстоянію, ноказанному Ласотой: у Ласоты оно опредъляется двумя милими, теперь оно составляеть не больше 14 верстъ, если бхать, какъ бхалъ Ласота, по названнымъ рачкамъ къ острову Базавлуку. Такимъ образомъ, взявъ во винманіе эти два обстоятельства, можно безъ всякой натяжки сказать, что Базавлуцкая Сича была не въ теперешней деревиъ Капуливки и не въ тенерешнемъ сели Покровскомъ, а близь настоящаго села Грушевки, на четыре версты выше устья раки Базавлука, на островъ Базавлукъ, между лиманами Бейкушемъ и Журавливскимъ. Какъ бы подтверждениемъ этого служатъ и до сихъ поръ уналъвние на острова признаки ямъ, числомъ 21. расположенныхъ совершенно правильно, въ одну линію, одна возл'в другой, у восточной окранны острова.

Но когда же и къмъ основана была эта Сича на островъ Базавлукъ? На эти вопросы мы не имъемъ отвътовъ, такъ какъ объ ней нътъ ингдъ указаній, кромъ указаній Ласоты, и не будь его дневника, мы бы и не знали о существованіи Базавлуцкой Сичи. Нельзя не сказать, однако, что выборъ Сичи на Базавлукъ показываетъ большія стратегическія соображенія со стороны запорожцевъ. Островъ Базавлукъ удаленъ отъ Днѣпра на 22 версты по прямому направленію, и съ южной стороны.

<sup>1)</sup> Сандалка впадаетъ въ Базавлукъ подъ Кутомъ тремя Лапками: Верхней, Средней и Инжней; по-турецки «сандалка» значитъ доска, до-щаникъ, лодка.

т. е. со стороны татарской границы, защищенъ передовымъ островомъ Девичьимъ, стоящимъ на 8 верстъ ниже Базавлуикаго, очень низкимъ, каждую весну заливаемымъ водой, по зато покрытымъ такимъ густымъ льсомъ и такой высокой травой. чакаломъ, вымелгой и осокой, среди котораго ни пробхать, ни пробраться не было инкакихъ средствъ и никакой возможности: наже въ настоящее время этотъ островъ, во многихъ мъстахъ. общительно недоступенъ для человбка. Ниже острова Дбвичьяго. до самаго Дибира, на пространствъ десяти верстъ, идутъ густыя нлавии, покрытыя большимъ лібсомъ, заросція высокой травой и изръзанныя вдоль и ноперекъ множествомъ ръкъ. ръчекъ, лимановъ и озеръ. Съ восточной стороны островъ Бававлукъ защищенъ самой ръкой и высокимъ берегомъ ся, такъназываемымъ Краснымъ-Кутомъ 1), съ съверной — лиманомъ Бейкушемъ, съ западной-высокимъ, хотя и пологимъ крямемъ, идущимъ вдоль ръки Базавлука. (См. ил. II).

Съ чъмъ же связана была цъль повздан Эриха Ласоты къ запорожскимъ козакамъ на Базавлуцкую Сичу? Она связана съ здеей изгнанія турокъ изъ Евроны. Идея объ изгнанін турокъ изъ Европы особенно занимала европейскихъ политиковъ XVI в.: Испанія, Италія и Германія стали составлять союзь противъ турокъ. въ которому они нашли нужнымъ привлечь Польшу, Молдавію и даже Россію. Къ этому стремятся посл'єдовательно Филиппь II, менанскій король, Григорій XIII, пана римскій, Максимильянъ II и Рудольфъ II, германскіе императоры. Каждый изъ нихъ старадся непремънно вовлечь въ это дало Россію. Ръшено даже было объщать московскому царю Крымскій полуостровъ, а потомъ и самую столицу турокъ, Константиноноль. Но такъ какъ зевхъ этихъ союзниковъ показалось мало, то нашли пукнымъ привлечь къ задуманному делу еще запорожскихъ козаковъ. всегдашнихъ враговъ турокъ. Особенно энергично хлопотали объ этомъ Рудольфъ II и Григорій XIII. Съ той и съ другой сто-

<sup>1.</sup> Краснымъ онь называется отъ обнаженной красной глины.

роны отправлены были къ запорожнамъ посланники: отъ императора Рудольфа И, — Эрихъ Ласота, а отъ наны Григорія ХІІ — натеръ донъ Александро Комулео. «Александро Комулео былъ посланъ наною Григоріемъ ХІІ къ христіанскимъ народамъ Турцій съ апостольскими цълями и при этомъ посъщеній, длившимся три года, близко узналъ число христіанъ, какъ латинскихъ, такъ и греческихъ, находящихся въ нъкоторыхъ областихъ и царствахъ турецкой земли; узналъ духъ этихъ народовъ, видълъ тъ страны и военные проходы для войскъ к усмотрълъ, насколько легко и какимъ способомъ можно выгнать турокъ изъ Евроны, о чемъ со всею откровенностью к доноситъ кардиналу Са-Джіорджіо Романо» 1).

Побывавъ въ Трансильваніи, Галиціи, Модавіи и Польшѣ п вездѣ заручившись согласіемь идти противъ турокъ, патеръ Комулео рашиль наконець отправиться и къ запороженить козакамъ. «Козани находятся у Большого моря (т. е. у Чернаго моря), говоритъ Комулео, ожидая случая войти въ устья Дуная. Число этихъ козаковъ не доходить и до 2000 человъкъ. Думають, что они отправились туда по просьбъ Его Цесарскаго Величества; другіе козаки находятся на татарской границь. Для лічныхъ нереговоровъ съ последними и поеду въ Каменицу и куда понадобится». (27 апръля 1594 года). Переговоры Комулео съ козаками продолжались около полутора мъсяца, съ самаго конца апръля и до половины поия. Въ то время козаки стояли въ няти дняхъ пути отъ Каменицы, въ числъ около 2500 человъкъ, виъстъ съ кошевымъ («начальникомъ») Богданомъ Микошинскимъ. Послъдній письменно увъряль папскаго посланника, что онъ готовъ со своими козаками послужить наив противъ турокъ. Заручившись этимъ письмомъ, Комулео сталъ настанвать, чтобы молдавскій господарь соединился съ коза-

<sup>1) «</sup>Донесенія натера дона А. Комулео, благочиннаго св. Іерошима римскаго, о турецкихъ дълахъ». Эти донесенія, писанныя на итальянскомъ языкъ, доставлены намъ профессор. Харьковскаго ун., М. С. Дриновым в.



ч. г. пл. п.

Планъ Базавлуцкой Сичи.



ками противъ общаго врага. Но киязь, давній раньше полное гогласіе во всемь следовать наискому нупцію, теперь отвечаль уклончиво частью изъ боязни турокъ, съ которыми ему нужно было ладить, чтобы остаться молдавскимъ господаремъ, частью жъ изъ боязни самихъ козаковъ, которые могли обратить оружіе противъ него же самого.

Между тъмъ нока происходили эти совъщанія, Комулео съ полдавскимъ кияземъ и съ запорожскими козаками, въ самой Сичи ждаль кошевого атамана другой посланникъ, Эрихъ Лагота. Онъ засталь здісь козаковь безь начальника, которые жили въ отдъльныхъ кошахъ 1), сдъланныхъ изъ хвороста и поврытых для защиты отъ дождя лошадиными кожами. Лагота пробыль на Базавлуцкой Сичи съ 9 мая по 2-е йоля. Ближайшая цёль его носольства состояла въ томъ, чтобы привлечь запорожскихъ козаковъ къ союзу съ германскимъ императоромъ и заставить ихъ держать въ страхв татаръ и турокъ, готовившихся идти походомъ противъ Австріи. «Низовые или запорожскіе козаки, — нишетъ Ласота, — обитавшіе на островахъ ръки Борисоена, названной по-польски Дибиръ, преднагали свои услуги его императорскому величеству черезъ одного изъ ихъ среды, Станислава Хлоницкаго, вызывалсь по случаю большихъ приготовленій татаръ къ походу и по случаю ихъ намбренія переправиться черезь Борисоень при устью сей рыки въ Черное море, препятствовать этому переходу ихъ и всячески вредить имъ. Всябдствіе этого, императоръ рашиль послать лять въ даръ знамя и сумму денегъ <sup>2</sup>) и пожелалъ вручить мив передачу имъ этихъ даровъ, съ назначеніемъ мив въ тозарищи Якова Генкеля, хорошо знакомаго съ мъстностями» 3). Планъ предполагаемыхъ военныхъ дъйствій состояль въ томъ, чтобы помъщать татарамъ, уже переправившимся черезъ Дивиръ,

<sup>1)</sup> По-татарски «кхошъ»—корзина, кибитка, шалашъ; вообще вся-

<sup>2) 8000</sup> червонцевъ.

<sup>)</sup> Путевыя записки, Одесса, 1873 г., стр. 9

вторгнуться въ Венгрію и напасть на императорскія владінія, и такимъ образомъ отділить ихъ отъ турецкаго войска.

Прибывъ въ Сичу, Ласота долженъ былъ здъсь ждать возвращенія кошевого съ похода въ теченіе сорока дней. Наконець кошевой возвратился съ добычей и съ илънными, между которыми быль одинъ изъ придворныхъ самого хана. Белякъ, Отъ Беляка Ласота узналь, что ханъ выступиль въ походъ съ 80000 человъкъ и имъть двинуться прямо въ Венгрію. Послъ этого Ласота изложиль свое поручение въ козацкомъ коль, к козаки по поводу его предложенія разділились на двіз нартіп нартію начальствующихъ и нартію черни. Чернь, посять долгихъ споровъ, изъявила сперва свое согласіе на вступленіе въ службу нодъ императорскія знамена, и въ знакъ этого стала бросать вверхъ свои шанки. Она выражала полную готовность сражаться съ турками за германскаго императора и не отказывалась даже двинуться въ Валахію, а оттуда, переправивнись черезъ Дунай, вторгнуться въ самую Турцію. Однако дальность нути, педостатокъ въ лошадихъ, недостатокъ въ провизіи, въроломство валаховъ и ихъ госнодаря, неопредъленность условій самого Ласоты заставили запорожиевъ вновь разсуждать и спорить но поводу предложенія, объявленнаго имъ ивмецкимъ посланикомъ, Конечнымъ результатомъ этихъ совъщаній и сноровъ было то, что запорожны ръшили вивстъ съ Ласотой отправить къ императору двухъ своихъ послащевъ. Сашка Өедоровича да Инчинора, да еще двухъ членовъ товарищества. чтобы условиться съ нимъ на счетъ ихъ службы и содержанія; въ то же время запорожцы нашан нужнымъ послать пословъ к въ московскому царю, какъ защитнику христіанъ, съ просьбою, чтобы онь присладь имъ помощь противъ турокъ, всегдашнихъ враговъ русскихъ людей. Съ той и другой стороны дана была грамота, заканчивавшаяся словами: «Datum въ Базавлукъ, при Чортомлыцкомъ рукавъ Дивира. З поля 1594 года». Этимъ наши свъдънія о Базавлуцкой Сичи и оканчиваются,

О дальнъйшихъ результатахъ договоровъ Ласоты съ зано-

вожскими козаками находимъ въ донесении натера Комулео отъ 14 октября 1592 года. Много стоило хлонотъ натеру Комулео устранить недовёріе молдавскаго господаря нъ запорожскимъ козакамъ. но онъ подъ конецъ усиълъ-таки свести ихъ. «Я устроиль, что номянутые козаки подоили къ молдавскимъ грапицамъ, что они и сдълали, ставъ лагеремъ вблизи молдавскаго войска. Молдавскій князь, частью вслідствіе убіжденія и настояній, которыя я ему ділаль, для чего біздиль нарочно два раза въ Молдавію, частью-же изъ страха турокъ и изъ боязии самихъ татаръ, о которыхъ узналъ, что турки хотъли съ помощью ихъ отнять у него княжество. Въ силу всего этого онъ собрадь войско до 21000 человъкъ, вооружиль его хорошо артиллеріей и вышель къ проходу, которымь татары обыкновенно проходили черезъ Молдавію и Венгрію, рѣшившись смѣло противиться и не пропустить ихъ. Когда я потомъ узнадъ, что князь молдавскій отказался соединиться сь козаками, то нослаль убъдить ихъ не оставаться дальше здъсь понапрасну, а идти разорять какіе-инбудь ближайшіе турецкіе города, объщая при этомъ, что молдавскій князь не будеть имъ препятствовать въ этомъ. Я тайно предложилъ кое-какіе подарки начальнику козаковъ, объщая ему больше со временемъ. Послъдній и ушель съ помянутыми козаками. Этотъ разъ я послалъ ему сто флориновъ, какіе со мной были, и объщаль соединить его съ дивировскими козаками для хорошей добычи. Начальникъ козаковъ не захотълъ ожидать и пошель подъ городъ Килію, гдв и оста-HOBHJCH > 1).

Въ настоящее время на двъ версты инже острова Базавлука, по-надъ устъемъ праваго берега ръки Базавлука, раскинулось большое село Грушевка, херсонской губернін и уъзда. Исторія этого села, въ краткихъ словахъ, такова. Во время существованія запорожской Сичи по объ стороны устья ръки Базавлука стояли казацкіе зимовники, носившіе названіе Гру-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Тамъ-же, письмо восьмое. «Донессий патера дона А. Комулео».

шевскихъ: тутъ страшениа сила буда грушья, — такого грушья, ню за нимъ и земли невыдко було. Послъ наденія Сичи. земли Грушевскихъ зимовниковъ, такъ-же, какъ и земли трехъ бывшихъ Сичей, на островъ Базавлукъ, на ръкъ Чортомлыкъ и на ръкъ Пидиильиъ, съ ихъ окрестностями, въ количествъ ста тысячь десятинъ, были пожалованы императрицей Екатериной И генералъ-прокурору, киязю Александру Алексвевичу Вяземскому. Пожалованныя земли оставались во владёнін Вяземскаго до 1802 года, послъ чего онъ были куплены у вловы Вяземскаго двуми братьями, Инколаемъ и Людвигомъ, баронами ИІтиглицами. Отъ Штиглица, также по купчей, онъ перешли въ 1861 году въ великому князю Миханду Николаевичу, Первоначальный элементъ населенія Грушевки состояль частью изъ гетманскихъ козаковъ, частью изъ разныхъ бродячихъ люден. частью-же изъ запорожцевъ, оставшихся здёсь посаб разрушенія Сичи, на что указывають сохранившіяся въ сель и по пастоящее время запорожекія фамилін: Глоба, Головатый, Довбышъ, Куликъ и др., несомизино запорожскаго происхожденія. Первый владёлець села, князь Вяземскій, пытался старое запорожекое название «Грушевки» замъщть названиемъ «Еленское», въ честь своей жены. Елены Никитичны; однако новое названіе не приведось, и когда владільцемъ Еленскаго сталь баронъ Штиглицъ, село вновь стало именоваться Грушевкой. Первая церковь построена здась только въ 1791 году.

Отъ запорожневъ въ селъ Грушевкъ сохранилось немного намятниковъ. Въ церкви хранятся: евангеліе кіевской нечати, 1773 года, небольшая оловянная чаша, весьма распространеннаго типа запорожскихъ чангъ, и шелковый тонкой работы ноясъ, съ бълыми поперечными полосками по розовому поло и съ широкой канвой по концамъ. длины иять аршинъ безъ четверти, ширины безъ верика три четверти. Это—единственный въ своемъ родъ изъ множества поясовъ, сохранившихся отъ разныхъ временъ и въ разныхъ церквахъ. Кромъ вещей, сохраняющихся въ церкви села Грушевки, есть еще вещи, ко-

торыя находятся виб ея на рукахъ частныхъ лицъ. Таковы три аконы, принадлежащія крестьянкі Богуновой и доставшіяся ей, по разсказамъ столътинуъ стариковъ села Покровскаго, изъ сичевой покровской церкви. На всъхъ инхъ изображенъ Спаситель. На нервой онъ представленъ стоящимъ въ блюдъ и источающимъ на него свою кровь; на другой онъ представленъ стоящимъ но колени въ блюде; на третьей онъ изображенъ молящимся въ Геосиманскомъ саду. Кром'в этого въ Грушевкъ есть еще три намогильныхъ креста, нодъ которыми скрываются умершіе запорожны. Одинъ стоить въ такъ-называемомъ Кутикт на старомъ кладбищт, другой-во дворт крестьянина Өомы Ханенка, а третій—во дворъ экономической больницы: «Зде опочивае рабъ божій демьянъ мукостій козакъ куреня титаровского преставися року 1732 года марта 8 дия». «Зде погребень славнаго войска запорожскаго кориввскій(,) курвиного войжоваго товарища григорія пикитовича брать(,) рабъ божій саностнанъ 1748 года 9 августа». «Здъ опочиваетъ рабъ божій чемень былій козакь выска занорожскаго куреня коренывьского преставнея року 1768 мца генваря». Наконецъ, близь села Грушевки, въ ръкъ Базавлукъ, противъ бывшей Базавлуцкой Сичи, найдена была прекрасная сабля, европейской работы, съ деревянной ручкой, обтянутой ящурой и съ падписью, сдъланною золотыми буквами по дезвію съ объихъ сторонъ, въ подражаніе восточной (иммитація).

Въ десяти верстахъ отъ села Грушевки стоитъ село Шолохово, екатеринославскаго убзда, ибкогда входившее также въ составъ вольностей занорожскихъ козаковъ. Намятинкомъ этого служатъ оставшіеся въ церкви села кинга-октоихъ и крестъ вадъ могилою какого-то запорожца Кирилла. Октоихъ напечатанъ въ Кіевѣ, какъ видно изъ его заглавнаго листка: «За мастливаго Владѣнія Его Царскаго Пресвѣтлаго Величества(,) эбоихъ сторонъ Днепра Войскъ запорозскихъ Гетмана, Благороднаго Іоанна Стефановича Мазены. Въ лѣто отъ созданія міра 7250. Отъ воилощенія Бога Слова 1699» 1). Крестъ стоитъ въ огородъ крестьянки Марын Петровны Деркачевой и имъетъ такую надинсь: «Зде опочиваетъ рабъ бжій кірило козакъ куреня ведмедовского преставіся Року 1749 мця ноября ди 25». Прямо на югъ отъ Шолохова, въ стени, тяпется балка Каменка, часть которой принадлежитъ имънію великаго князя Миханла Николаевича, часть отходитъ имънію владъльца Стъны. Въ весениее время и въ дождливое лъто но скатамъ этой балки образуется большой водопадъ. Но разсказамъ старожиловъ, у запорожцевъ здъсь устроены были водяныя мельницы, доказательствомъ чего служатъ оставиняся, совершенно правильно выверченныя въ скалахъ дырки для столбовъ, на которыхъ стояла мельница.

Противъ села Шолохова, въ углу, образуемомъ внаденіемъ ръчки Солоной въ ръку Базавлукъ, на землъ владъльца С. И. Гиржева, херсонской губерийи и уъзда, стоятъ два креста съ надинсями: «Зде почиваетъ раб бжи сава сухи (сухій) курънои (куренной) пашкъвскій разбойниками удавленъ и потребенъ нестор (несторомъ) куликомъ 1753 року . 1759 року зде поребенъ (погребенъ) рабъ бж андрей головко ника 2) славнаго войска занорозского инз (низового): това (товарищъ): нашковск» 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Копія съ этихъ словъ доставлена намъ обязательнымъ А. П. Базтовскимъ.

<sup>2)</sup> Можетъ быть Андрей Никифоровичъ.

<sup>1)</sup> Скопировано темъ же г. Білитовскимъ.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ой спвъ пугачъ на могили, гей якъ пугу тай пугу! Ой, повертайтесь запорожди, до Великого-лугу! Ой яки жъ швыдче поверпутись мали, то ти въ Дузи зимували;

А де яки гаючись не доали, то ти въ степу загибали.

Наподная пъсня.

Изъ села Грушевки я вновь возвратился въ городъ Александровекъ и отсюда направился къ колоніи Шенвизъ, находящейся тотчасъ ниже города; въ Шенвизѣ живутъ нѣмцыколонисты, народъ очень трудолюбивый, очень честный, и очень зажиточный. Колонія расположена въ два правильныхъ ряда, протянувшихся по об'ёнмъ сторонамъ широкой дороги, идущей къ желфэно-дорожной станціи «Александровекъ». Провхавъ Шенвизъ, я увидълъ небольшую рачку Кушугумъ 1), выходящую изъ рѣки Мокрой-Московки и виадающую въ рѣку Конку подъ селомъ Скельками, ностъ интидесяти верстъ протяженія; Кушугумь--різчка извилистая, идущая илесами, літомъ пересыхающая, по за то несущая свои воды по ипрокому и живописному лугу, который представляеть собой огромиваний треугольникъ, вершиной уппрающійся въ Шенвизъ. Это такъназываемый Великій-дугь, мѣсто завѣтное и священное для всякаго запорожца. «Сичь—мате, а Великій-лугъ—батько» поговорка, сдълавшаяся девизомъ для всякаго козака-спромахи, для всякаго бездомнаго проходимца, вѣчнаго скитальца, не знав-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Кушугуйр по-татарени «кузгунъ»—воронъ.

шаго въ своемъ лоне козацкомъ «ни неньки старенькои, по сестры жалибиенькой, ин подруженый вириенькой», —эта ноговорка сложилась у запорожневъ въ виду Великаго-луга. Что же такое этотъ Великій-дугь? Великій-дугь есть не что ппос какъ обширная, очень живонисная, поемная или заливная илавия. на которой растеть высокій люсь, главнымъ образомъ дубъ бересть, осокорь, верба, протекаеть множество ръкъ, лимановъ на которомъ разбросаны сотин озеръ, зароснихъ высокимъ камышомь и густой пепролазной травой. Въ старину Великій-лугь нокрыть быль девственнымь непроходимымь лесомь, диким пенродазными пущами, огромибишимъ камыщомъ и высокимь оситиятомъ; въ его ифдрахъ и дряговинахъ кишфло множество звърей: оденей, сайгаковъ, козъ, дикихъ кабановъ, каборги, волковъ, лисицъ, байбаковъ, разбътавшихся отсюда въ окрестныя степи и цлавин; въ его ръкахъ и озерахъ водилось изумительное множество раковъ и рыбъ: густырей, библички, краенонирки и др. Остатки авса сохранились въ Великомъ-дугу в тенерь, дикія козы водятся въ немь и нонып'ї, травы достигають въ немъ изумительной высоты и въ настоящее время, а озера привлекають своей рыбой всего больше весной. Изъ озерь самыя замычательныя: Лахново, Заклятое, Брязкуче, Илоское. Кривое, Цариградъ, Глубокое, Розсоховатое. Исковатое, Желобокъ, Копилово, Ямоватое, Оръховое, Хмарное, Кобыльчино, Козіево, Море-озеро, Широкое, Долгенькое, Грузское, Клиноватос. Поново, Котово и ми. др.

Великій-лугъ, пачавинсь непосредственно у южнаго конца колоніи Шенвизъ, идетъ но-надъ лѣвымъ берегомъ Диѣпра, до мѣста внаденія рѣки Конки въ Диѣпръ, инже села Ивановскаго таврической губернін, мелитопольскаго уѣзда, между островомъ Варавинымъ и урочищемъ Палінвщиной, что составляетъ семьдесятъ верстъ длины при двадцати-няти верстахъ наибольшей ширины 1). Но разсказамъ дидовъ, Великій-лугъ долго и послѣ

Напоольшая инприна противъ с. Бъленькаго, екатеринославскаго уъзда.

паденія Сичи быль пріютомь для занорожцевь: здісь спрывались «спромахи» отъ преслъдованія русскихъ властей. Въ самомъ густомъ мъстъ Великаго-луга устроена была насика; въ этой пасикъ жиль какой-то сичовикъ; онъ выходиль изъ своего убъящий только на четвертый годь, являлся въ ближайшую деревню, обм'вниваль медь на хл'боъ и спова возвращался въ свое убъжние. Съ нимъ стращно было встръчаться, потому что наъ себя онъ былъ «высокій-превысокій дидорака», съ ишиною-предлинною, до самыхъ кольнъ, бородой и съ страшными-престрашными, точно у звъря, когтями; ходиль онъ совершенно нагой, говорилъ только односложными звуками. Въ настоящее время значительная часть Великаго-луга составляеть собственность графа А. Е. Канарина 1). На всемь пространствъ его, отъ Щенвиза до Ивановскаго, раскинулось шесть большихъ поселеній, болже или менже замжчательныхъ своими мжстами въ исторін запорожекихъ козаковъ: Николаевка, Балабино-Петровское. Большая-Катериновка. Кушугумовка. Малая-Катериновка п Красный-Кутъ. Николаевка. — теперь небольшая деревня, за которой растеть прекрасный дубовый льсь Кругликь, похожій издали какъ бы на корону:--интересна въ томъ отношении, что здысь у запорожцевъ были конскіе заводы, въ которыхъ они выращивали прекрасной породы лошадей. Село Балабино-Иетровское, довольно больщое и малолюдное, принадлежащее графу Канкрину, у запорожцевъ еще не существовавшее, замѣчательно тыть, что здёсь у нихъ стояла небольшая часовенька, въ которой отправляль временно богослужение монахъ Самарскаго монастыря, и устроены были хлібные сплады для всего войскового товарищества. Села Большая-Катериновка, Кушугумовка расположены по живописивйшему возвышенному кряжу, въ виду Великаго-луга и ръки Дивира, близь котораго находится до 200 озеръ, со множествомъ раковъ, рыбы и птицъ. Здёсь у запорожцевъ были главные и лучшіе притопы для ловли рыбы,

<sup>1)</sup> Когда-то эта была собственность графовъ Строгановыхъ.

кромб твхъ, которые устроены были у пороговъ и которые славились далеко за предблами Запорожья.

На всемъ этомъ пространствъ, отъ Александровска и шке его, мы миновали ивсколько заборь, острововь и урочинь, болье или менье извъстныхъ у запорожцевъ. Первая забора, которую мы увидбли, спустившись ниже Александровска, была Великая, находящаяся у праваго берега Дибира, противъ кодонін Нижней-Хортицы. Пиже Великой заборы стоить островь Старикъ, къ лъвому берегу Дивира, имвющій двъ съ подовиной версты длины и одну ширины. За островомъ Старикомъ следують забора Разумовская, островъ Насынной, принадлежащій графу Канкрину, забора Терловская и островь Каневской или Канивцовъ. Последній имбеть въ длину оди версту и принадлежить удельному ведомству. Противъ острова Разумовскаго, заборы Терловской и острова Каневского, у праваго берега Дивира, стоить большое село Разумовское. Свое названіе село получило отъ нерваго владільца и насадителя его, графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, получившаго здісь векорі послі наденія Запорожья 35275 десятинь земли.

На полъ-версты инже Каневского острова идстъ забора Домаха, нотомъ островъ Крутоярскій, противъ урочища Крутого-Яру, меньше версты въ длину, принадлежитъ И. М. Миклашевскому. За Крутоярскимъ островомъ начинается, по правому берегу Дибира, знаменитая въ исторіи запорожскихъ козаковъ Льсая гора, извъстная съ этимъ же названіемъ еще Эриху Ласотъ, въ 1594 году 1). Она тянется иъсколькими валунами на протяженіи полуторы версты, имъя наибольшей высоты до пятидесяти саженъ и будучи удалена отъ берега къ съверу почи на полверсты. На самой средниъ Лысой горы, въ небольшомъ углубленіи, среди бълаго зыбучаго песку, на высотъ иятнадцати саженъ отъ уровня воды въ Дибиръ, стоитъ небольшая криница чистой холодной воды, затъненная высокими и развъ-

<sup>4)</sup> Путевыя записки. Одееса, 1873 года, стр. 52

енстыми осокорями. Она носить названіе Андреевской криницы. ть честь апостола Андрея, который будто-бы, но преданію, збедаль здесь и после объда отдыхаль, когда плыль по Дивпру въ Кіевъ. Криница замечательна еще и тъмъ, что въ ней въ самую холодную зиму инкогда не замерзаетъ вода.

Ниже Лысой горы начинается урочище Наливачь, сь правой стороны Дибира, чежду крутымъ берегомъ и самой ракой. Зтысь растетъ прекрасный дубовый лысь, принадлежащій владальну И. М. Миклашевскому. Противъ урочища Наливача. среди Дибира, торчитъ забора Просередовская и близь нея возвышается прекрасный островъ Просередъ, иначе Баранивъ, на три версты ниже Крутоярскаго, имъющій до четырехъ версть кругомъ, покрытый отличнымъ л'ясомъ, среди котораго скрываются три живонисифинихъ озера, обилующихъ рыбою и множествомъ дичи. До сихъ поръ оба берега Дивира были покрыты лъсомъ, причемъ правый берегъ представляль изъ себя возвышенную гряду, а л'явый-низменную плавию. Но ниже урочища Наливача правый берегъ начинаетъ постепенно понижаться и постепенно обнажаться. Это обстоятельство имжеть чрезвычайную важность для топографін Дивира: съ каждой весной онъ маинетъ свое русло, посладовательно подвигаясь отъ юга къ съверу, образуя всякій разъ посль полой волы въ своемъ руслъ множество новыхъ, песчаной формаціи, острововъ и смывая множество старыхъ, такой же формаціи. Отъ этого у моряковъ Дивиръ получилъ прозвание «капризной реки: съ каждой весной въ немъ нужно искать новаго фарватера». Отъ этого же и народъ сложилъ о Дибиръ такого рода ибсию:

Жалувався лиманъ морю, що Днипръ узявъ свою волю: Стари гирла засыпае, а новін проробляс ...

Теперь Диниро усе грае: то туда тече, то сюда, а въ старину винъ шовъ одинмъ жолобомъ».

Ниже урочища Наливача, у праваго берега Дибира, раскинулось огромное, многолюдное и богатъйшее село Бъленькое, принадлежащее владъльцу И. М. Миклашевскому. Отъ г. Александровска оно отстоить на 25, отъ м. Никополя—на 75 версть. Названіе «Бъленькое» извъстно было еще въ XVI въкъ извъстному германскому посланнику Эриху Ласотъ 1). Оно получило свое наименованіе отъ ръчки Въленькой, идущей въ весеннее время по балкъ этого же имени изъ Дивира въ стем черезъ средину села по низменности. Исторія села Бъленькаго начинается со времени паденія Запорожья. Послъ уничтоженія Сичи, земля по р. Бъленькой отошла въ казну. Но съ 1780 г. она поступила въ собственность графа, генералъ-поручика Михапла Өедотовича Каменскаго, а потомъ екатеринославскаго губернатора, Михапла Павловича Миклашевскаго, какъ это видно изъ слъдующихъ документовъ:

Азовской губериской канцелярін предложеніе. Но прошенію господіна генераль порутчіка и кавалера Міхайлы Каменскаго предлагаю азовской губериской канцелярін протівъ отведенной ему вновороссійской губернін подпоселеніе землі подле Днепра ніже Хортіцкаго острова у устья крутаго яру и въ азовской губернін подъ поселеніе жъ изъ лежащаго на берегу Днепра велікаго луга три тысячи десятинъ землі и дать на владінію оноп иланть и указъ. Князь Потемкинъ. Апреля 14 лия 1780 года». На это предложеніе послідоваль указъ 1783 года, 4 мая. за подписью императрицы Екатерины II.

По справке въ азовской губернской канцеляріи зъ дѣломъ оказалось, что прошлаго 1780 июля 28 дня его свътлость госнодинъ генералъ аншефъ трехъ губерній генералъ губернаторъ всѣхъ россійскихъ и разныхъ орденовъ кавалеръ князъ Григорій Александровичъ Потѣмкинъ съ присланнымъ всшо канцелярію предложеніемъ повелѣть изволилъ вамъ противъ отведенной въ новороссійской губерніи подпоселеніе подлѣ Диѣпра ниже Хортицкаго острова устья крутаго яру и на речке Белинькой земли, отвести вамъ въ азовской губерніи подпоселеніе-жъ»... Въ слѣдъ за этимъ, въ 1784 году, 29 апрѣля, по-

<sup>1)</sup> Hyres. san., erp. 30.

следовать другон указъ. Отмежовано формально вамъ земли, состоящей Екатеринославского уъзда подъ деревнею Белинкою... включая при томъ и всъ значащеся въ томъ указъ острова на Ливиръ противъ опой дачи находящіеся, первого части канивцова, второй кругоярскій, третей просередь, четвертый рибачей, пятын пушинской, разръзанной водою на три части. Земли жъ явилось удобной 11 тысячь, неудобной 2 тысячи 934 дес. 2200 кв. саж., а всего 13934 дес. и 2200 кв. саж.». Сосъдями Каменскаго названы графиня Александра Васильевна Браницкая, владълица с. Выше-Тарасовки, и графъ Кириллъ Григорьевичъ Разумовскій, владълець Кирилловки и Разумовки. Кром'в этого, сыну Каменскаго, гвардін прайоршику, отведена дача на р. Солоной, подав имвиня генераль-манора Петерсопа. Означенное имвине оставалось у графа Каменскаго до 1802 года. Въ 1802 году, 16 генваря, онъ продаль его, въ количествъ 13 тысячъ, 934 десятинь съ саженями, сверхъ 5324 десятинь съ саженями такъ-называемой пустонаши Богуша въ павлоградскомъ увздв, тайному совътнику новороссінскому гражданскому губернатору, Миханлу Павловичу Миклашевскому за 25 тысячъ рублей ассигпацін. Въ это же время, 1802 года, 12 мая тоже М. Н. Миклашевскій кунцть у графини Екатерины Васильевны Литто въ новороссійскомъ убздіє при р. Дибиріє по теченію ея съ правой стороны село Любимовку, въ коей считалось удобной 12 тысячь и неудобной 381 десятина, по смежности деревень Разумовой и Кирилловой, и земли, принадлежащия менопнитамъ и колонистамъ, за все 20 тысячъ рублей. Девятаго сентября того же года И. М. Миклашевскій купиль села Разумово и Киридлово, 35 тысячъ. 275 десятинъ. за 20 тысячъ рублей, у графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго. Наконецъ, въ 1803 году, 24 сентября, И. М. Миклашевскій куппль у графа Льва Кирилловича Разумовскаго село Камыни, полтавской губерийн, гадичскаго повъта престъянъ, мужеска пола 495 душъ съ ихъ женами и обоего пола дътми, съ нашенною и непашенною землею, съ лесы, съ ссиными покосы, съ протчими угодьи, съ крестьянскимъ строеніемъ, со всѣми крестьянскими пожитками, со скотомъ, съ усадебными мѣстами за 49,500 р.» 1). Большая часть купленныхъ крестьянъ переведена была въ с. Бѣленькое, гдѣ они и составили ддро паселенія.

Усадьба теперешняго владальца с. Бъленькаго стоитъ у самаго берега Дибира и съ каждой весной подвергается большимъ опустошениямъ: разливающійся: въ весеннее время Дибиръ постепенно отръзываетъ отъ нея землю и уноситъ за водой; уже иятьсотъ десятинъ земли оторвано Дибиромъ и унесено винзъ по теченю. Тамъ, гдъ былъ садъ и домъ владъльца, гдъ стояла церковь, тамъ теперь средина Дибира. Это разрушительное дъйствіе стихіи заставляетъ владъльца почти съ каждымъ годомъ подвигаться все далбе къ съверу отъ Дибира.

Ниже села Бъленькаго идутъ въ Дивиръ острова, сперва Маринчинъ или Солдатскій островъ, въ окружности триста саженъ, образовавшійся всего лъть 15 или 20 тому назадъ; еще недавно къ этому острову можно было свободно ходить съ берега Дибира; вдова солдата Марина, живущая у самаго конца села, часто ходила на этотъ островъ собирать дрова, оттого п островъ прозвали Маринчинъ или Солдатскій. Ниже Маринчина острова следуеть островъ Никоновский, въ окружности всего 100 сажень, ежегодно смываемый водой и находящійся противь заборы Никоновской, деревии Новой-Слободки, иначе Портъ-Мишеля. и ръчки Музурмана, виадающей въ Дибиръ съ лъвой стороны. Ниже Никоновскаго острова торчить изъ-подъ воды забора Пеньковская, а за Пеньковского заборой раскинулся островъ Великій. иначе Табунцовъ или Рыбачій, кругомъ около трехъ верстъ, покрытый прекраснымъ л'ясомъ; за Великимъ островомъ слъдуеть Пушинный островъ, разделенный водой на три части: верхній-Хвостовъ, средній—Пушинный, нижній—Заломный 2). Здёсь кончаются владенія П. М. Миклашевскаго и начинаются владенія

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Этими документами мы обязаны Михаилу Ильичу Миклашевскому, обязательно предложившему намъ ихъ для разсмотрфиія.

<sup>2)</sup> Что видно изъ Указа Екатерины II, 1788 г., 20 генваря.

А. И. Струкова. Пограничною линіей служить балка Червонная. з правой стороны Дибира, имбющая до трехъ версть длины. нокрытая дубовымъ и грушевымъ ласомъ. Ниже балки Червоинои, по правому берегу Дибпра, начинаются, такъ-называемые. даломы, — это изчто въ рода обваловъ, находящихся среди горъ л покрытыхъ лъсомъ. Мъсто очень грандіозное, очень живонислое и очень удобное для тъхъ, кто желалъ бы скрыться въ немъ отъ кого-нибудь. Здъсь есть такія расщелины, весьма аскусстно задранированныя самой природой, въ которыя легко гроваливается не только мелкій скотъ, но даже и крупный, коровы и лошади. «Абть девять тому назадъ, — разсказываль мий ванны старикь с. Бъленькаго, - ходила между заломами лошадь моего сосъда; всъ видъли, что она ламъ ходила, по потомъ зтругъ, неизвъстно куда, пропада. Искали долго, но такъ и не зашли, сочли, что цыгане украли. Прошло года три; какъ-то мон хлончикъ выгналъ телятъ насть на заломы. Ходили они. содили, вдругъ одинъ теленокъ неизвъстно куда исчезъ. Прибы аеть мальчикъ домой и плачетъ: «тату, теля пропало». Побыкаль я искать. Ходиль-ходиль по заломамь, исть. Потомь какъ-то забрался въ кусты, слышу что-то стонетъ. Туда, смотрю. чежду кустами какая-то расшелина. Заглядываю я въ ту расделину, а тамъ огромная пустота, вхожу въ пустоту и вижу своего телка и тутъ-же остовъ лошади, пропавшей три года тому назадъ. Много хлопотъ стоило нотомъ вытащить обдиаго теленка изъ этой пещеры». Кромъ такихъ ямъ, на заломахъ есть еще одно замъчательное мъсто, носящее название Гульбища: это — высокій, но узкій отрогь горы, идущій отъ сѣвера къ югу и отдъленный съ объихъ сторонъ огромными обвалами, закрытыми лъсомъ. На немъ будто-бы стоялъ когда-то большой каменный столь, а около стола-каменныя лавки. Народное преданіе гласить, что это было самое облюбованное м'єсто у запорожневъ. Сюда они собирались «гулять»; для этой цёли будте-бы они устроили въ однемъ изъ обваловъ, что съ правой тороны Гульбища, винный погребъ для склада въ немъ бочекъ

водки, винали меда, заниравшийся огромною желъзною дверью; ала самой веринись Гульбища поставили каменный столь съ такими же лавками вокругъ. Тутъ они инли, ъли, прохлаждались и съ огромной высоты горнаго отрога любовались широкимъ и далекимъ Дивиромъ да густымъ непрогляднымъ лѣсомъ излюбленнаго «Батька-луга». Что запорожцы здѣсь дъйствительно бывали, это видно изъ намогильнаго креста, который иѣкогда стоялъ на самомъ возвышенномъ мѣстъ заломовъ, а теперь неизвъстно къмъ разбитъ и сброшенъ внизъ, къ берегу Диъпра. Клозакът т.н.т.а.р.о.в.с.к.о.г.о клур.е.н.я.

Противъ заломовъ, у праваго берега Дибира, стоитъ маленькій островокъ Насынной, на двѣ версты ниже бажи Червонной, а ниже Насынного стоитъ островъ Обръзной, до полуверсты въ окружности, покрытый лъсомъ, образовавнийся всего лътъ тридцать тому назадъ «до воли». За островомъ Обръзнымъ слъдуетъ островъ Струковъ, отдѣленный отъ Дибира проръзомъ и насынанный также всего лътъ тридцатъ тому назадъ. Къ занадному концу острова Струкова примыкаетъ длишая песчаная и обнаженная коса, идущая по-надъ правымъ берегомъ Дибира до самой экономін господской. Въ концъ косы, у праваго берега ръки, подшимается забора Тарасовская, а ниже ея, среди сада; красуется усадьба владъльца А. П. Струкова и за ней тянется село Выше-Тарасовка.

Свое названіе село получило отъ ръчки Тараса, начинающейся ниже господской купальни и потомъ идущей черезъ садъвадъльца до соединенія ея съ ръкой Бугаемъ, на протяженій около двадцати няти версть, нодъ селомъ Голой-Грушевкой. Версть на семь въ сторону отъ Выше-Тарасовки есть другає Тарасовка, въ отличіе отъ первой называемая Инже-Тарасовка. Началомъ теперешняго села Выше-Тарасовки нослужиль зимовникъ какого-то запорожскаго старинны Тараса, поселивнагосъджь около 1740 года. Постъ упичтоженія Сичи владънія Тараса и его настъдниковъ отошли въ казну. Въ 1783 году, при раздълъ земель и потомъ утвержденіи ихъ но имянному

Ея Императорскаго Величества указу», деревия Тарасовка досталась вмъсть съ деревней Долгой, новомосковского убада, при р. Дибиръ, статсъ-дамъ графинъ Александръ Васильевиъ Браницкой 1). Въ это время въ Тарасовку пришло ивсколько поселенцевъ изъ Старой Малороссін, Польши и Молдавін, Въ 1795 году, 14 декабря, графиня Браницкая продала свое имѣніе 2) за 15000 р. третьяго чугуевскаго козачьяго регулярнаго полка полковинку Дмитрію Егоровичу Леслію. Въ 1802 году, 7 ноября. генераль-маюрь Димитрій Егоровичь Леслій продаль село Выше-Тарасовку и деревню Долгую «по прежнему разграничению въ новомосковскомъ, теперь въ навлоградскомъ убздъ», въ количествъ 21614 десятинъ удобной и неудобной, въ обоихъ селеніяхъ, съ 350 мужескаго и 297 женскаго пола людьми, за 35000 р. госпожъ коллежской совътницъ Ольгъ Константиновив Струковой. По смежности села Выше-Тарасовки и д. Долгой находились «земли господъ помещиковъ графовъ Каменскаго и Разумовскаго, кои ныи в достались во владение по купчей крѣности тайному совътнику Миклашевскому, титулярной совътницы Дмитріевой, подполковника Клейна, поручика Панкратьева, маіора Станковича, титулярнаго сов'ятника Иваненка, полковницы Инсемской и казенными обывателями селенія Балки» 3).

Противъ нижией половины села Выше-Тарасовки, на Дибиръ, стоятъ два острова, Великій и Тарасовскій. Великій островъ начивается тотчасъ за косой, примыкающей къ острову Струкову; энъ имбетъ въ длину до трехъ верстъ, расположенъ у лъваго берега ръки, покрытъ прекраснымъ лъсомъ и насыпанъ въ очень давнее время, еще за запорожскихъ козаковъ. Островъ Тарасовскій отдъленъ отъ острова Великаго проръзомъ, стоитъ у лъваго берега Дибира, имжетъ въ окружности около полуверсты и обра-

 $<sup>^{1})</sup>$  Изъ купчей кръпости за № 1056 по<br/>-приходной и за № 121 по записной.

<sup>2)</sup> Число десятинъ земли не показано.

<sup>3)</sup> Изъ купчей по кръпостной книгъ, за № 174. Этими свъдъйнями вы обязаны Анацію Петровичу Струкову, владъльну с. В.-Тарасовки.

зовался всего дъть тридиать тому назадъ. Противъ восточнаг конца этого острова насынана несчаная коса, а противъ вершины съвернаго выходить изъ Дитира ръчка Ненажора, впадающая въ ръку Бугай, Ниже острова Тарасовскаго стоитъ островъ Клейновскій, полверсты длины, а близь него внадаеть въ Дивиръ ръка Бугай, Бугай, начавинсь у острова Томаковки или Городина, нодъ селомъ Чернышовкой, объянть сперва но степи, потомъ по плавиямъ и пониже д. Яковлевой, иначе Мыса-Доброй-Надежды, впадаеть въ Дибиръ. Противъ острова Клейновскаго г ръки Бугая, на правомъ берегу Дивира, стоитъ хуторъ Многопольный, именіе наслединковъ Клейна. Здесь, при устью балки, впадающей въ Дибиръ, стоятъ три намогильныхъ несчаниковыхъ креста съ надинсями, изъ коихъ только на одномъ можно прочесть слова: «зде погребенъ рабъ божій сергьй козакъ никнестебавьского куреня умре въ 1751 году поебря». За Бугаемъ сабдуеть островъ Цикавинъ или Сикавинъ, существующій съ давнихъ поръ, отдёленный отъ материка протокомъ Старикомъ и названный по имени какого-то запорожна Цикавого. Далье савдують: островъ Крючекъ, названный по фамилін рыбалкк Крючка, островъ Насыппой, принадлежащий владальну И. М. Яковлеву и потому иначе называемый Яковлевскимъ, гряда Кислицына, съ правой стороны, и островъ Гійный—съ дъвой, Съ востока и юга островъ Гійный отделяется отъ материка рекою Рябкомъ, которая далъе на югъ отъ ръки Дивира переходитъ въ ръчку Большую-Неребонну, а у южнаго конца острова-въ ръку Дибирище. Въ длину островъ Гійный имбеть больше двухъ версть, въ ингрину — одну версту; онъ покрыть прекраснымъ льсомъ, и при малой водь образуеть изъ себя три острова, что даетъ поводъ многимъ принимать одинъ островъ за три; на немъ стоятъ двъ хаты для лъсниковъ. Если случится наводненіе, что всего чаще бываетъ около 9 мая, тогда лъсные сторожа перебираются со своимъ имуществомъ въ ближайшее село Ивановское, таврической губерніи, мелитопольскаго удзда, расположенное въ шести верстахъ отъ острова Гійнаго кълогу. Тамъ онк

живуть недели двъ-три, пока спадеть вода, и потомъ снова возвращаются на островъ. Составляя собственность казенныхъ крестьянъ села Томаковки, островъ Гійный называется на планахъ Днъпра Томаковкимъ, но этимъ именемъ у запорожцевъ пазывался другой островъ, находящійся на восемь верстъ въ сторонъ отъ Гійнаго, подъ селомъ Чернышовкой. По разсказамъ старожиловъ, на островъ Гійномъ лѣтъ сорокъ тому назадъ жили два запорожца, Самарскій и Половицкій. Нослъ паденія Сичи, при размежеваніи запорожскихъ земель, они хотъли убить генеральнаго межевщика, но были пойманы и наказаны: первому вырвали ноздри, второго публично высъкли и сослали въ Сибирь на каторжныя работы. Выбывъ срокъ въ Сибири, они возвратились на родину, поселились на островъ Гійномъ и жили здъсь до 40-хъ годовъ текущаго столътія. Послъ смерти погребены на запорожскомъ кладбищъ, въ селъ Голой-Грушевкъ.

Ниже острова Гійнаго слъдують: небольшой островъ Инелковой, иначе Обръзной или Спориый <sup>1</sup>) и еще меньше Инелковаго островъ Вырвачъ <sup>2</sup>), противъ села Голой-Грушевки, потомъ забора Рябкова, съ лъвой стороны, и за ней два острова Кругликъ и Варавинъ. Островъ Кругликъ съ съвера отдъляется р. Темрюкомъ, съ востока р. Конкой, съ юга р. Рябкомъ, а съ запада р. Дивиромъ. Увеличиваясь съ каждой весной въ длину и уменьшаясь въ ширину, опъ въ настоящее время сдълася скоръе похожимъ на полуостровъ, чъмъ на островъ. Вся длина его—до двухъ верстъ. Островъ Варавинъ съ востока охватывается ръкой Рябкомъ, съ запада ръкой Конкой, съ съвера ръкой Дивиромъ. Варавинъ, какъ и Гійный островъ, затопляется только въ больное половодье; онъ также покрытъ большимъ лъсомъ и также принадлежитъ крестьянамъ села Томаковки, которые имъютъ на немъ свою лъсную сторожку:

Тотчасъ ниже острова Варавина виадаетъ въ Дивиръ

<sup>1)</sup> Изъ-за него спорили владълицы Шелковая и Синельникова.

<sup>2)</sup> Оторванъ отъ праваго берега въ 1877 году.

обка Конка или Конскія-воды, извъстная у татаръ подъ именемъ «Йилкы-су», что значить «кобылья вода». Конка береть свое начало въ екатеринославской губерии, александровскаго увада; она вытекаеть Сухой-Конкой, на десять версть выше села Конскихъ-Раздоръ, и Токмачкой, на пятнадцать версть выше села Семеновки; потом'ь идеть по направлению къ Либиру на протяженін 180 версть и внервые внадаеть въ Дибиръ на восемь верстъ ниже села Ивановскаго, между западной оконечностью острова Варавина и восточной урочица Налінвщины. Противъ устъя р. Конки надо искать Великаго острова, о которомъ упоминаетъ еще Боиланъ. Мы, кажется, не ошибемся. если скажемъ, что этимъ именемъ у Боплана назывались три тенерешніе острова—Гійный, Круганкъ и Варавинъ, ибкогда составлявшіе одинь сплошной большой островъ. Но крайней мъръ въ этомъ насъ убъщаетъ самое расположение острова, представленное у Боплана: «Великій островъ, длиною около двухъ миль, впрочемъ, мало замъчательный, потому что ровная его новерхность потопляется весеннимъ полноводіемъ, за исключеніемъ одной средины острова, которая имбетъ около 1500 до 2000 шаговъ въ поперечникъ. Противъ него съ татарской стороны впадають въ Дивиръ Конскія-воды, река быстрая, которая, прорывъ для себя ностель по татарскому берегу, вдоль Дибира, то удаляется отъ него, то сливается съ нимъ, и наконецъ совершенно соединяется въздвухъ миляхъ отъ Тавана. Ложе ен отделено отъ Дибировскаго песчаными отмелями 1).

Ръка Конка—одинъ изъ полноводивнинхъ, богатъйнихъ и живописнъйнихъ притоковъ Дивира; особенно это можно сказать о нижней половинъ ея, которою она приближается къ Дивиру и потомъ впадаетъ въ него. Здъсь Конка на столько глубока, что по ней совершенно свободно могутъ ходитъ пароходы; здъсь же она покрыта такиуъ прекраснымъ лъсомъ и травой, что мъстами ея берега дълются совершенно непрохо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Описаніе Украйны. Спб., 1832, стр. 25.

пимы; туть же въ ней ловится такое множество раковъ, какъ ни въ какомъ другомъ притокъ Дивира: въ какой-нибуль часъ и даже меньше того, два человъка вытаскивають ихъ иблыми мъшками; тутъ ихъ хоть лопатой греби. Въ тихую лунную ночь Конка представляется по истинъ красавицейръкой. Она течетъ по такому извилистому руслу, что мъстани кажется не ръкой, а глухимъ закрытымъ озеромъ: илывешь-илывешь по ней и вдругь кажется, какъ-будто дальше изыть некуда; по сублайте два-три взмаха веслами, и передъ вами длиниая-предлинная панорама, да какая панорама! Чиствишая, точно зеркало, вода, зеленый, точно изумрудь, лвсь и прозрачное чистое небо, какое можно видять только въ одной Италін. Царственная тишина нарушается только криками пугачей: «Пу-у-гу!» запричить одинь: «Пу-у-у-гу!» отватить ему другой. И какъ живо одинъ этотъ крикъ переноситъ насъ ко временамъ минувшихъ дней запорожскаго козачества!.. А попробуйте кривнуть среди этой ночной тишины какос-нибудь слово, и вамъ отвътятъ на одно ваше слово семь: «ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!..» разольется эхо винзъ по ръкъ, п чъмъ дальше, тъмъ все меньше и меньше, тъмъ все тише и тише, но тамъ все мягче и мягче, тамъ все нажнае и нажнае.

Ниже устья раки Конки начинается урочище Палінвщина: здась кончается Великій-лугь; туть природа какъ бы далаеть посладнее усиліе: лась, которымь закрыто устье Конки, и безь того высокій. здась достигаеть еще большей высоты, а за нимъ уже, но лавому берегу, начинаются песчаныя и высокія кучугуры. Зато правый берегь начинаеть постепенно одаваться и наконець, переходить възкивописную плавню. Противъ урочища Палінвщины, у лаваго берега Дибира, выдаляется забора Налінвшины, у лаваго берега Дибира, выдаляется забора Налінвская, оканчивающаяся у самаго берега камиемъ Налія, на которомъ выбиты подобія двухъ ступней человака. «Тутъ Семенъ Палій лежавъ та стрилявъ качокъ, такъ отъ-то видъ и слиды на скели. А живъ винъ у ц'му самому лису. видъ того и лисъ прозвався Палінвщиною». Какъ разъ про-

тивъ конца Палінвіцины, у праваго берега Днѣпра, возвышаетс островъ Тимчихинъ или Бабычевъ, названный по имени владълицы и образовавшійся всего лѣтъ восемьдесятъ тому назадъ. Противъ этого острова, на сѣверъ отъ Днѣпра, стоитъ село Голая-Грушевка.

Уже въ началѣ XVII въка здъсь ютилось иъсколько зимовинковъ запороженихъ, гдъ сидъли старые диды по садамъ к пасикамъ, собирая илоды, медъ и воскъ для своихъ личныхъ нуждъ и для потребностей церковныхъ. «Тутъ такихъ грунцъ було, такихъ було, що одна груша наголо». Отъ этого урочище и Голо-Грушевскою прозвалось. «Запорожцы, — по выраженію одной рукониси. -- часто гръли здъсь животы свои, въ полную душевную усладу; польскіе коммисары, въ періодъ литовсконольскаго владычества въ этомъ краю, имъли здъсь свою мастность; въ началъ 1776 года за Грушевку происходилъ домашній, жаркій споръ между князьями Вяземскимъ и Прозоровскимъ и графами Чернышовымъ и Толстымъ, только участіемъ Потемкина ръшенный въ нользу послъдняго. Получивъ такимъ образомъ въ ранговую дачу урочище Грушевку съ значительнымъ количествомъ удобной земли, генералъ-мајоръ Федоръ Матвћевичь Толстой поручиль довъренному своему, полковому есаулу Степану Федоровичу Бабичеву, осадить здёсь слободу». 1).

Такъ возникла номъщичья слобода Голо-Грушевка съ основанною въ ней въ 1785 году церковью во имя Архангела Михаила, по преданно на мъстъ запорожскаго молитвеннаго дома. Отъ этого молитвеннаго дома долго сохранялся потомъ весьма оригинальный иконостасъ, сдъланный изъ холста съ расписанным по немъ изображениями разныхъ святыхъ; холстъ этотъ при помощи желъзныхъ колецъ, придълаиныхъ къ нему сверху, надъвался на гвозди, во́итые въ стъны церкви близь алтаря и, отдъляя такимъ образомъ среднюю часть храма отъ передней, замъ-

Феодосій, Матеріалы для негор.-стат. опис. Екатерин., 1880 л. т. I, стр. 104.

вяль собою иконостась: Къ крайнему сожальнію, этоть иконостасъ лътъ шесть тому назадъ сожженъ, за ветхостью, священникомъ Посаковымъ. Изъ вещей, оставшихся въ церкви послъ запорожцевъ, остался лишь одинъ небольшой образокъ ангела, серебряный, позлащенный, находящійся въ передней части храма; съ львой стороны. (См. табл. XVI). Ангель висить на металлическихъ цъпочкахъ передъ иконой Распятія Спасителя; сверху къ нему притвланы руки съ трубочкой въ каждой для свъчей, а снизу привъшано небольшое металанческое сердце, на коемъ съ лицевон стороны сділана надінісь: «сей привісь отмініль козакь: бішаго (бывшаго) запорожа пота-иъ Бълій вслободу голую грушовку да истоваришомъ же с-воимъ Ниван,о:мъ (Иваномъ) Загубиколесомь»: съ обратной стороны выръзаны слова: «Д-о храму святаго велкаго а:рхистратига михаила 1788 года мъсяца августа 13 дия». Близь церкви, на такъ-называемомъ Рогв-Калиты, осталось запорожское кладоние, на которомъ уцбавло только три каменныхъ креста, изъкоихъ подъоднимъ поконтся прахъ двухъ братьевъ Даміана и Василія Карасирова, подъ другимъ прахъ Григорія Карасира и Корибя Ломаки, людей не запорожскаго званія, и подъ третьимъ прахъ двухъ неизвъстныхъ запорожцевъ: «10 декабря дня погребени оба вкупъ поповичевскаго куриня N С К...» У Калитина-рога сохранились отъ запорожцевь же остатки укранденія. Это укранденіе представляеть изъ себя неправильный редуть, унирающійся въ рѣку Бугай и оканчивающийся у ръки Ръчища; въ немъ считаютъ до ста десятниъ земли, а длину всего вала по прямому направлению опредъляють въ десять верстъ. Въбздъ въ прбиость сделанъ съ съвернон стороны. Верстахъ въ четырехъ отъ этого укръпленія, по направлению къ западу, есть еще одно замъчательное мъсто, посящее названіе Спркінки, отъ времени запорожских козаковъ. Оно расположено у ръки Ръчища, за экономическимъ кладбищемъ владъльца Голо-Грушевки, Д. И. Шишкина, и заключаетъ въ себъ до сорока десятинъ земли. Въ весениее время это урочище надолго затопляется водой, почему всегда остается свободнымъ отъ носъва и служитъ ностояннымъ мъстомъ для насики еще съ прадъдовскихъ временъ. Какъ самое названіе урочища—«Сиркивка», — такъ и то обстоятельство, что это урочище издавна служитъ мъстомъ насики, даютъ новодъ думатъ, что именно на этомъ мъстъ и въ этой самой Грушевкъ окончилъ свое земное существованіе знаменитый въ исторіи запорожскихъ козаковъ кошевой атаманъ Иванъ Дмитріевичъ Сирко. «Того-якъ лъта (1680 г.). — нишетъ о немъ лътонисецъ Самонлъ Величко, — Иванъ Сърко; славній атаманъ кошовій, въ Грушов цъ на сицъ своей чрезъ: нъколикое время побольвий, представился отъ жизни сся — 1).

Противъ села Голо-Грушевка следують заборы Половская: Чернышова, объ съ правой стороны, острова Подовскіе, лислом два, противъ которыхъ въ Дибиръ вторично впадаетъ р. Коика. затымь идеть островь Красный, отділенный отъ праваго берега Большимъ-Дивирищемъ и находящійся противъ села Водянаго, грасположеннаго по лъвому берегу, и села Чернышовки. расположеннаго по правому берегу Дивира 2), длины два съ ноловиной, пиприны полторы версты; шиже Краснаго острова выдванется коса Просередь, за гней следуеть речка Малос Дивирише, островъ Проризной, пначе Чернышовскій, и р'яка Конка, выходящая изъ Дивира. Ниже ръки Конки, по лъвому берегу Дибира, вновь начинаются плавни, а вибетб съ плавнями и небольшой лъсъ, идущій до такъ-называемаго Затона. что нониже мъстечка Инконоля. Инже Конки стоитъ островъ Круглый, у лъваго берега Дивира, песчаный, безлъсный покрытын лишь инчтожными кустаринками; нотомъ островъ Нечаевъ, у праваго берега Дибпра; противъ села Нечаева, далбе начинается Новопавловскій зиманъ, впадающій въ Дивиръ съ правой стороны, имъющій ширины до трехъ верстъ, въ лѣтнее время довольно мелкій, въ весепнее время довольно глубокій п

<sup>)</sup> Лътопись С Велички, Кіевъ, 1855. т. И. 497.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Нернышовка удалена отъ берега Диъпра на 8 верстъ къ съверу.



Ч. І. Рис. 16.

Ангелъ изъ церкви с. Грутевки. Рисупокъ И. Е. Ръпипа.



совершенно удобный для нароходства. У верховьевъ этого лимана стоить село Чернышовка или Красногригорьевка, екатеринославскаго увзда, и возлъ села островъ Томаковка, иначе Городище, гдъ была у запорожцевъ третъя по времени Сича, Томаковская.

Возникновение Томаковской Сичи можно относить къдвумъ моментамъ: или къ тому времени, когда впервые основана была п Хортицкая Сича, или же ко времени послъ основанія Базавлуцкой Сичи. Въ нервомъ мизній утверждаеть насъ авторъ Исторіи Малой Россіи», когда говорить о князѣ Д. И. Вишиевецкомъ, укрънившемъ не одинъ только островъ Хортицу, но и островъ Томаковку 1). Второе предположение является на томъ основании. что если-бы Томаковская Сича была основана послъ Хортинкой, то о ней не преминуль-бы сказать Ласота; провзжая мимо о. Томаковки, онъ и словомъ не занкиулся о томъ, была-ли здась Сича или ивть, между тамь какь о Хортица онь подробно разсказываеть, кто и когда здёсь сделаль укрепленіе. По вогда-же именно возникла Томаковская Сича? На этотъ вопросъ утвердительно отвітить мы не можемъ. Правда, Н. П. Костомаровъ 2) говоритъ, что Томаковская Сича возникла въ 1568 году: по на чемъ онъ основываетъ свое утверждение? На такомъ историческомъ документъ, который ръшительно ничего не говорить о Томаковской Сичи. Воть этоть документь буква въ букву: «Нодъданымъ нашимъ козакомъ тымъ, которые зъ замковъ и месть нашихъ Украйныхъ, безъ росказаня и ведомости на тое господарское и старостъ нашихъ Украйпыхъ, зъехавши, на низу на Днепре, въ полю и на иныхъ входахъ переменинвають: маемъ тою ведомость, ижъ вы на местцахъ помененныхъ, у входахъ разныхъ свовольно

<sup>1)</sup> Вантынгъ-Каменскій, Истор. Мал. Рос. Москва, 1842 г., І, 113; тоже повторяєть и Маркевичь въ своей «Исторія Малороссіи», Москва, 1842 г., І, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Южная Русь и козачество. Отеч. Зап.—1870 г., т. СLXXXVIII, ст. I. 39.

живучи, подданнымъ цара турецкого; чабаномъ и татаромъ цара Переконскаго, на удусы и кочовища ихъ находючи, великие шкоды и лупезства имъ чините, а тымъ границы панствъ нашихъ отъ непріятеля въ небезнечество приводите» 1). Какоеже здысь указаніе на Томаковскую Сичу? Въ акть говорится только о томь, что запорожскіе козаки «перемешкивають» на Дибиръ, на низу и на поляхъ; но Дибиръ великъ, а низъ п поле еще больше того; на Дибиръ, кромъ Томаковскаго острова. есть еще множество другихъ острововъ. Такимъ образомъ актъ, приведенный Н. П. Костомаровымъ, ничего не говоритъ намъ о Томаковской Сичи, и годъ ея основанія остается совершенно неизвъстнымъ. О самомъ островъ Томаковкъ внервые упоминаетъ, не называя, впрочемъ, его но имени, Эрихъ Ласота. «Мы миновали три рачки, именуемыя Томаковками, которыя текуть въ Дибиръ съ русской стороны и впадаютъ въ него въ томъ ивсть, гдв находится значительный островъ  $N \gg 2$ ). Упоминаеть объ островъ Томаковкъ и Боиланъ. «Островъ Томаковка, — говорить онь, - высокій и почти круглый, им'єсть видь полу-шара. иоперечникъ его не болбе  $^{1}/_{3}$  мили, весь покрытъ лѣсомъ; съ вершины его можно видать Дивпръ отъ самой Хортицы до Тавани <sup>3</sup>). Я могь получить свѣдѣніе,—продолжаеть Боилань, объ однихъ берегахъ сего прекраснаго острова, который лежить ближе къ русскому, нежели къ татарскому берегу» 4). Такъ же глухо говоритъ о Томаковской Сичи и польскій писатель, Мартинъ Бъльскій. «Есть и третій такой (островъ на Дивпра), который называется Томаковка, на которомъ большей частью низовые козаки мъшкають (nizowi kozacy mieszkiwaia). такъ какъ это было для нихъ самое лучшее укръпленіе. Противъ него (острова) впадають въ Дифиръ двф рфки: Тыеменъ

<sup>1)</sup> Архивъ Юго-Запади. Руси. Кіевъ, 1863 г., т. I, ч. III, стр. 4. Актъ помъченъ 1568 годомъ, 20 ноября.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Путев. записки. Эр. Ласоты. Одесса, 1873 г., стр. 52 и 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ръшительная неправда.

Описаніе Украйны. Спб. 1832 г., стр. 25.

я фесынь, которыя вытекають изъ Чернаго льса» 1). Болье предъленно о Томаковской Сичи говорить только князь Мышенкій. «Ръка Томаковка разстояніемъ отъ Грушевки 10 верстъ. На оной Томаковкъ въ древніе годы имълась запорожская Свчь. нты и нынъ тута знатное городище» 2). Изъ Бантынгь-Каменсвато о Томаковки извистно, что одно время на этомъ острови домфинено было ивсколько соть козаковъ лубенскаго полка и гасколько сотъ стральцовъ съ полковникомъ Елчаниновымъ. Лбло было въ 1697 году, во время войны русскихъ съ татаоами и турками. Оставаясь въ продолжение ибкотораго времени ва островъ, козаки и стръльцы должны были затъмъ идти отсюда въ Тавань на помощь къ осажденнымъ тамъ русскимъ 3). Изъ Костомарова о Томаковкъ мы узнаемъ, что на этотъ островъ бъжаль изъ тюрьмы села Бужина Богданъ Хмельницкій съ сыпомъ Тимовеемъ, и что здъсь произошло свидание Богдана Хмельницкаго, гетмана малороссійскихъ козаковъ, съ Иваномъ Хислецкимъ, посломъ короннаго гетмана Польши Потоцкаго: посодъ убъждать гетмана не поднимать войны противъ поляковъ, оставить всъ свои мятежные замыслы и возвратиться изъ Сичи на родину: «Увъряю васъ честнымъ словомъ, -- говориль Хмелецкій Хмельницкому,-что и волось не спадеть съ вашей головы» 4). Впрочемъ, что касается самыхъ козаковъ, бывшихъ на островъ Томаковкъ, то они приняли Хмельницкаго далеко не такъ дружелюбно, какъ можно было-бы ожидать. Это завискло отъ следующихъ обстоятельствъ: «Насколько тътъ ранъе бъгства Хмельницкаго на Запорожье, на Украйнъ атаманомъ Өедоромъ Линчаемъ быль поднять довольно серьезный бунтъ противъ Барабаша и другихъ старшинъ реестроваго войска. какъ противъ сторонниковъ польскихъ пановъ и грабителей своихъ соотечественниковъ. Нъсколько сотъ козаковъ подъ начальствомъ

<sup>1</sup> Kronika Polska Mar Bielskiego. W. Warszawie. 1832 r., crp. 193

<sup>1)</sup> Мышецкій. Исторія о коз. запорож. Одесса. 1852 г., стр. 69.

<sup>2)</sup> Исторія Малой Россіи. Москва, 1842 г., стр. 25.

<sup>4;</sup> Богданъ Хмельницкій Спб., 1884 г., т. I, стр. 251 и 256.

Федора Линчая подияли мятежь и требовали его (Барабаша) сверженія съ начальства. Пріятель полковника Барабаша, Богдань Хмельпицкій, какъ реестровый сотникъ, по долгу службы, очевидно, долженъ быль принять участіє въ потушеніи мятежа. Реестровые восторжествовали, а Федоръ Линчай со своими сторонниками, которые получили прозваніе «линчайвцівь», принужденъ быль спасаться бътствомъ на Запорожье, гдъ онь п носелился на островъ Буцкъ (Томаковкъ). Теперь, когда линчайвцы увидъли на своемъ островъ Хмельпицкаго, ихъ прежнято противника, то хотя по долгу козацкаго гостепріимства и дали ему убъжище, однако относились къ нему съ подозръніемъ... Это недовъріе заставило Хмельницкаго удалиться съ острова Буцка (Томаковки) на Никитинъ-Рогъ» 1).

Городище. островъ Буцкій, островъ Дибпровскій. Томаковка—все это разныя названія для одного и того-же острова.
Но-татарски Томаковка звучить «тумакъ», что значить шанка:
и точно, островъ Томаковка кажется дъйствительно похожить
на шанку. Въ старину, но разсказамъ старожиловъ, онъ быть
нокрытъ огромнымъ лъсомъ, особенно по окраинамъ, а на самой среднив его «гойдався высокій-превысокій дубъ». Нодъ
тъмъ дубомъ будто-бы законана была большая казна. Въ то
время ръчки, что обтекаютъ островъ, были и глубже и быстръс:
теперь онъ позанесены иломъ да позамулены. Въ настоящее же
время у мъстныхъ лянтелей онъ иначе и не называется, какъ
Городище, Мъстоположеніе острова таково: съ юга островъ охватывается ръчкою Ръчищемъ, которая взялась изъ праваго притока Дибира Бугая, подъ селомъ Голой-Грушевкой, и течеть на
протяженіи десяти верстъ. (См. ил. ИІ).

Съ правымъ берегомъ Ръчища соприкасается казенная илавия. съ лъвымъ — плавня крестьянъ Чернышовки. Если провести прямую линю отъ острова къ Дивиру, иначе, отъ съвера къ югу, то эта линія опредълится не менъе семью верстами.

Буцинскій, О Богдана Хмельніцкомъ Харьковъ, 1882 г., стр. 38.



Планъ Томаковской Спчп.



Плавия, покрытая густою травой — «кукотиной», толстыми вербами, осокорями, шелковицей, лозой, въ весеннее время сплошь покрывается водой, представляя изъ себя какъ бы продолжение праваго берега Дивира. Тамъ, гдв островъ охватывается Рвчищемъ, берегъ его отвъсный, обрывистый и голый; состоитъ изъ красной глины и ежегодно обванивается въ воду: забсь наибольшая высота острова-семь сажень. Ръчище касается острова частью съ юго-запада и частью съ юга; съ востока же къ острову подходитъ уже другая ръчка, Ревунча, шириною до четырехъ саженъ. Ревунча начинается также у южнаго берега острова, ивсколько инже оконечности восточнаго рва кръпости, находящейся на островъ и, сдълавши полуоборотъ, поднимается вверхъ по направлению къ съверу. Здъсь берегъ острова постепенно понижается и переходить совстмъ въ отлогій, покрытый справа степной травой, сліва кукотиной. Еще восточние берегь острова совсимь понижается и вмисти съ этимъ окаймляется цёлой аллеей дикихъ грушъ. Пройдя съ версту по-надъ островомъ, Ревунча отдаляется отъ него и идетъ вираво, почему между рѣчкой и островомъ образуется плавия. владъніе крестьянъ с. Чернышовки. Здъсь же, среди плавии. образуется небольшое озеро Соломчино. Сдълавши вновь повороть къ острову, Ревунча внадаеть въ ръчку Ревунъ, которая выдъляется изъ ръчки Ръчища и охватываетъ островъ съ востока, изливаясь въ направленіи отъ юга къ стверу. Противъ самой средины острова, съ той же восточной стороны, Ревунъ раздъляется на два рукава: главная вътвь, съ тъмъ же именемъ Ревуна, идетъ далбе на свверъ, по-надъ самымъ островомъ, другая направляется вправо илавиями и принимаетъ здъсь новое название Быстрика или Ревунца; этотъ Быстрикъ или Ревунецъ принимаетъ въ себя ръку Томаковку, которая. взявшись далеко ствернте острова, въ степи, пробътаетъ чрезъ владенія крестьянь с. Томаковки, помещицы Миклашевской. помъщиковъ Курносова, Бендюкова, крестьянъ с. Николаевки. помъщицы Тимчихиной, владъльца-еврея Кравцова и наконецъ.

нодъ Матней, выселкомъ с. Чернышовки, расположенномъ противъ сѣверной окраины острова, виадаетъ въ Быстрикъ, у самаго двора крестъянина Ивана Николаевича Ишеничнаго. Весь восточный берегъ острова отлогъ, совершенно обнаженъ и только въ самомъ концѣ, къ сѣверо-востоку, покрытъ рѣдко растущими грушами; почти на самой срединѣ восточный берегъ имѣетъ небольшой загибъ на подобіе небольшого вырѣзка. Почва здѣсъ черноземная, кромѣ сѣверо-восточной окраины острова, гдѣ обнаруживаются известковые камии. Тутъ же у сѣверо-восточнаго угла, противъ выселка Матии, главная вѣтвъ Ревуна вновь соединяется съ Быстрикомъ, который отдѣлился-было отъ Ревуна и пошелъ на встрѣчу Томаковки, и отсюда обѣ рѣчки идутъ вмѣстѣ, охватывая островъ съ сѣвера.

Весь съверный берегь отлогь, покрыть травой и по мъстамъ окаймленъ грушами. Западная сторона острова охватывается тымь же Ревуномь, который, соединяясь здысь съ Рычищемъ, почти противъ половины острова, идетъ сперва въ Гиндую и отсюда уже прямо въ Лиманъ, изливающій свои воды въ Дибиръ, на протяжении семи верстъ, у села Новопавловки, противъ Лысой горы. Западный берегъ, какъ и съверный, отлогь, покрыть травой, грушами, вербой; по местамъ здісь торчать ини оть росшихь нікогда тополей, терновниковь и вишняковъ. Юго-западная часть острова представляеть изъ себя богатыя залежи известняка, разрабатываемаго здъсь мъстными крестьянами. Вся поверхность острова представляется совершенно голой, даже пустынной; только окраины его, да и то далеко не всѣ, окаймлены рѣдкой канвой дикихъ грушевыхъ деревьевъ. Въ окружности весь островъ имъетъ шесть верстъ. а вся илощадь его равняется 350 десятинамъ. Слъды пребыванія запорожских козаков на остров Городищ сохранились и по настоящее время, въ видъ небольшого укръпленія, расположеннаго у южной окраины его, самаго примитивнаго устройства, въ видъ правильнаго редута. Редутъ этотъ состоитъ собственно изъ трехъ траншей: траншен боковой — восточной.

траншен поперечной — съверной и траншен боковой — западной. вубсто поперечной южной траншен служитъ берегъ самаго острова. Восточная боковая траншея имъетъ данны 49 саженъ, на югь она оканчивается глубокимъ обрывомъ, длиною въ 9 саженъ, который образовался изъ той же канавы, размытой водою. На всемъ протяжении восточной боковой траншен протянулись грушевыя деревья. Западная боковая траншея имбетъ данны 25 саженъ и также оканчивается у южной окраины острова глубокимъ оврагомъ, который начинается собственно уже на четвертой сажени траншен, по направлению отъ съвера къ югу. Съверная поперечная траншея имъетъ 95 саженъ со входомъ на сорокъ-шестой сажнъ, считая по направленію отъ востока къ западу. Длина входа-три сажени; въ настоящее время въ немъ растутъ двъ роскошныя груши, которыя служатъ препятствіемъ для въбада въ крѣпость; такія же группи, по въ видъ правильной аллеп, протянулись и по всей съверной поперечной траншев. Наибольшая высота каждой изъ траншей три съ половиною сажени. Центръ крѣпости взволнованъ небольшими холмиками да ямами; послёднія сделаны кладонскателями. Кром'в того, въ съверо-восточномъ углу кръпости есть еще нять небольшихъ могить, подъ которыми погребены мать, братъ и трое дътей крестьянина Ө. С. Заброды, жившаго на островъ въ качествъ сторожа казенныхъ плавенъ болъе 25-ти лътъ. Близь крѣности находять запорожскіе рыболовные крючки, желъзные гвозди, разную посуду, металлическую и черенковую. мелкія серебряныя монеты, пули, чугунныя и оловянныя.

Отъ запорожскаго укрѣпленія надо отличать тотъ небольшой квадрать, который находится въ юго-западной окраинѣ острова и который сдѣланъ сторожемъ Забродою; это былъ питомникъ для разведенія молодыхъ деревьевъ; изъ него же отдѣлялся и токъ для стоговъ сѣна.

Кром'в укръпленія, отъ запорожцевъ на Городищ'в сохрапилось еще кладбище, находящееся близь восточной окраины острова, за большимъ курганомъ, стоящимъ почти въ центр'в Городиша. Еще не такъ давно, въ 1872 г., одинъ изъ мъстныхъ любителей старины, протојерей Карелинъ, видълъ на островъ Городище кладбище съ надгробными песчаниковыми крестами, на которыхъ сдъланы были надписи, гласившія о томъ, что подъ крестами покоятся умершіе запорожцы 1). Кладбище это существуетъ и теперь, но только на немъ не уцълъло ни одного креста: всъ они разобраны крестьянами для собственныхъ построекъ.

На южной оконечности острова, почти противъ самой средины его, указывають еще на лехъ, т. е. погребъ, выконанный будто-бы также запорожцами. По словамъ разсказчиковъ. лехъ имълъ болъе трехъ саженъ длины и выходилъ къ самому Ръчищу. Въ настоящее время онъ находится въ срединъ обвала. занимающаго цълую квадратную десятину земли и образовавшагося отъ дъйствія весеннихъ водъ, которыя, просасываясь въ глубину земли, дълали въ ней рвы и обваливали ее. Пролъзть въ этотъ лехъ ивтъ никакой возможности за миожествомъ змвй. которыя здёсь водятся. Особенно много ихъ здёсь весной: однё висять надъ пещерой, другія выглядывають съ боковъ, а треты ползають по дну ея. «Туть ціен погани, такъ и не пройдешь, разсказываетъ старикъ Федоръ Заброда; -- зъ гадюкою и исы, зъ гадюкою и спишь. Оце ляже чабанець, чи тамъ другій хто. спати на острови, а вона, стервяка, уже й пидибралась шидь него: звернетця у клубокъ, нидлизе нидъ чоловика тай спить; самій, бачь, проклятій, холодно; у старовину такъ вони кишма кишили на острови. Якъ настане було пора косити траву, то спершъ усего косари берутця за килля та выбивають гадюкъ, а потимъ уже косять».

По преданію, на южной части острова Томаковки стояда у запорожцевъ деревянная церковь, неизвъстно когда построенная и неизвъстно когда снесенная водой въ ръку Ръчище.

Въ заключение очерка о Томаковской Сичи нельзя не ска-

<sup>1)</sup> Записки одесскаго общ. истор. и дрен. Т. VIII, стр. 448.

зать о тъхъ неточностяхъ, которыя допущены при описаніи ея г-мъ Буцинскимъ въ его сочинении «О Богданъ Хмельницкомъ» 1). Описывая островъ Томаковку, авторъ говоритъ, вопервыхъ, что островъ находится выше Микитина Рога (иначе Никополя) на 25 верстъ; — это невърно: не на 25 верстъ, а на 18. Далже авторъ говоритъ, что Томаковка — самый замъчательный изъ встхъ дитпровскихъ острововъ по своей величинъ и недоступности; — и это невърно. Самый замъчательный наъ всъхъ дибпровскихъ острововъ по своей величинъ и недоступности есть островъ Хортицкій: онъ им5еть  $24^{1}/_{2}$  версты въ окружности, а вся площадь его равняется 2547 десятинамъ и 325 саженямъ, тогда какъ Томаковка въ окружности имъетъ шесть версть, а вся площадь ея равняется тремъ стамъ пятидесяти десятинамъ земли. Кромъ того, и самые берега острова Томаковки менте возвышенны, нежели берега острова Хортицы: Томаковка доступна со всёхъ сторонъ, кромё южной, где высота ея восходить до 7 сажень; тогда какъ Хортица недоступна съ трехъ сторонъ, особенно-же съ западной, гдъ высота ея по мъстамъ восходитъ до 30 саж. и даже болъе. Затъмъ, авторъ «О Богданъ Хмельницкомъ» говоритъ, что Томаковка расположена въ томъ мъстъ Днъпра, гдъ онъ нъсколькими (?) протоками, соединяется съ ръкою Базавлукомъ, -- это уже сущая нелъпица: ръка Базавлукъ находится болье, чъмъ на 50 верстъ ниже Томаковки; она впадаеть въ Дивпръ у д. Кута, выселка с. Грушевки, херсонскаго убзда, и служить здъсь раздъльною линіей между екатеринославскимъ и херсонскимъ увздами. О Базавлукъ при Томаковкъ не можетъ быть и ръчи; здъсь сливаются, какъ мы видели, другія речки: съ юга-Речище, съ востока—Ревунъ и Ревунча, съ съверо-востока—Ревунецъ или Быстрикъ, съ съвера-вновь Ревунъ, съ запада-Гнилая и, наконецъ, Лиманъ, начинающійся ниже с. Чернышовки, идущій по-надъ д. Нечаевкой, им'єющій семь верстъ длины и впадающій въ

 $<sup>^{1})</sup>$  Буцинскій. О Богданъ Хмельницкомъ. Харьковъ, 1882 г. стр. 38:  $^{1}/_{8}19$ 

Інтиръ съ правой стороны, подъ с. Ново-Павловкой, у Лысой горы. Кром'в того, къ острову Томаковк'в, прямо съ с'ввера, б'вжить ръчка Томаковка, которая, соединяясь съ Ревуномъ, даетъ свое названіе и самому острову. Далье, авторъ говоритъ, что воздь о. Томаковки есть нъсколько мелкихъ острововъ, - и это невърно: кромъ самой Томаковки, здъсь нъть никакихъ острововъ; есть лишь сплошная, отъ острова до самаго Дибира, плавия. им'єющая ширины до 7 версть и покрытая непролазной лозой. высокимъ камышомъ, толстыми вербами, осокорями и шелковицей. Заключая свое описание острова Томаковки, авторъ сочиненія «О Богданъ Хмельницкомъ» наконецъ замъчаеть: «О величинъ этого острова можно себъ составить понятіе по донесенію одного польскаго начальника отъ 2 апраля 1648 года: «Хмельницкій сидить на островѣ Буцкѣ, называемомъ Диѣпровскимъ, отъ берега, на которомъ мы стоимъ, двѣ мили, а съ той стороны, отъ Крыму, едва можно достать выстреломъ изъ доброй пушки» 1). Здёсь авторъ «О Богданъ Хмельницкомъ» совсёмъ не понялъ замъчанія поляка; приведенныя слова говорять не о величинъ острова, а о томъ, что онъ отъ праваго берега Дивира, на которомъ расположились поляки («на которомъ мы стоимъ»), стоить на двѣ мили, а отъ лѣваго («оть Крыму») такъ далеко, что едва можно достать его изъ доброй пушки. Воть что хотьль сказать полякъ. И точно, островь Томаковка стоитъ не среди самаго Дибира, а въ его низменности, удаленной отъ праваго берега ръки на восемь верстъ вправо.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Слова эти взяты изъ письма пана Потоцкаго къ королю Вдадиславу IV, напечатаннаго въ Пам. кіевск. ком., т. I, отд. III, 18.



## Изданія Л. Ф. Пантельева.

Главный складъ: Кнежный магазивъ Н. П. Карбасникова. С.-Петербургъ, Литейная № 48; Москва. Моховая, д. Коха.

Джевонсь, С. Основы науки Трактать о логика и научномь методъ Перев. съ англійск. М. А. Антоновича. Ц 4 р. 50 коп. №

Элементарный учебникъ логики. Перев. М. А. Анто-

новича Ц. 2 р.

Добролюбовъ, Н А. Сочиненія. 4-е изд. 4 т. Ц. 7 р. Зайцевъ, В. А. Руководство всемірной исторіи. Древняя исторія Востока Ц. 2 р.

Древняя исторія Запада. Т. І. Эллинская эпоха. Ц. 4 р. Карвевъ, Н. И Основные вопросы философіи Исторіи. 2-е изд. 2 т Ц. за 2 т. 4 р. 25 к.

Ланге, Ф. Исторія матеріализма и критика его значенія въ настоящее время. Перев. съ нъм. Н. Н. Страхова. 2 т. Ц. 5 р.

Овелакъ. Лингвистика Перев. съ фр. Ц. 2 р.

Рикардо, Д. Сочиненія, перев. Н. Зибера. Ц. 3 р. 50 к.

Симонъ, Ж Срединное царство. Основы китайской цивилизаціи. Пер. съ франц. В Л. Ранцева Ц. 2 р.

Тацить, К. Сочиненія. Пер. съ примъчаніями и со статьею о Тацить и его сочиненіяхъ В. И. Модестова. Т. І. Агрикола Германія Исторіи. Ц. 2 р 50 к. Т ІІ Льтопись. Разговоръ объ ораторахъ. Ц. 3 р 50 к.

Топинаръ, Антропологія. Пер. подъ редак. проф. И. И Мечникова. Ц. 4 р.

Фриманъ, Эд. Сравнительная политика и единство Исторіи Перев. съ англ. Н. М. Коркунова. Ц. 1 р 50 к.

Александренко, В. Н. Англійскій тайный сов'ять и его исторія. Т. І. Часть І, Оть начала XIII ст. до смерти Генриха VIII. Ц. 2 руб. 50 к

## ПЕЧАТАЮТСЯ:

Бобржинскій, М. Исторія Польши. Перев. подъ ред. пр. Н П Карвева.

Дамской, А. В. Повторительный курсъ по неорганической химін. Дернбургъ Пандекты. Пер. съ нъм. М. И. Брунна.

Гуржеевъ С. М. Учебникъ механики. Прикладная механика.

Модестовъ, В. И. Исторія римской литературы. Тать, И Теплота.